# А.Серафимович

# ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК РАССКАЗЫ





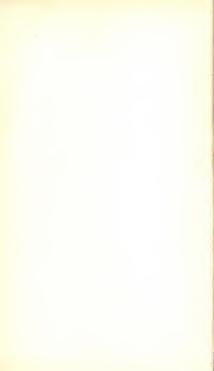

## А. Серафимович

# ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК Роман

## РАССКАЗЫ



Москва «Художественная дитература» 1986

### Классики и современники

Советская литература



Текст печатается по изданию: А. С. Серафимович. Собрание сочинений в семи томах. М., Гослитиздат, 1959—1960.

> Художник ю. ИГНАТЬЕВ

4702010200-130 028 (01) -86

© Оформление. Издательство «Художественная литература», Состав. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

#### ЖЕЛЕЗНЫЯ ПОТОК

.

В неоглядио знойных облаках пыли, задыхаясь, потонулн станичиме сады, улицы, хаты, плетни, н лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду миогоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая материяя брань, бабын переклики, охриплые забубенные песин под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянию гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничиая горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане, — н там несмолкаемотысячеголосое царство.

Только пеннето-клокочущую реку холодной гориой воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зиое, прислушнваясь, рыжне степиые разбойники-коршуны, поворачивая крнвые носы, н ничего не могут разобрать ие было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же ингде ии палаток, ни торговнев, ии наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторои плачут деги; на винтовках сохнут пеленки; к орудням подвешены люльки; молодайки кормат грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом и ад пахуче-дымящимися кизяками; Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано

гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только каза́чки, старухи, дети. Казаков ин одного, как провалились. Каза́чки поглядывают в хатах в оконца на содом и гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

Шоб вам повылазило!

п

Выделяясь из коровьего мычанья, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митниг!..

На собрание!..

Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

До витряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все сулнцы н все переулки от края до края заставлены порозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами, — и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопырныю то во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается лодское море, неохватимо теряясь пятнами броязовых лиц. Селобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятиники шинарног между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками, — и все это тонет в громадной, все заланвающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвещими краями. В равных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса толые, и по броизово-мускулистому телу накрест пулеметные денты, нестройно, как попало, глядят во все стороми нал головами темно-вооменые штыки. Потеммелье от

старости ветряки с удивленнем смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковички, батальонные, ротиме? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армин, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и стании. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкиувшие к революции.

Командир полка Воробьев, с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товариши!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной комаидный состав.

Товариши!...

 Пошел к черту!... — Долой!...

К бисовой матери!

— Ня ннадо...\*

Начальник, мать вашу!...

 Алн в погонах не ходил?! Та вин давно сризав их...

Чего гавкаешь?..

Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезаиных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая— голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

 Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась ис-

худалая, длииная, сожженная солнцем н работой, горем, костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

- И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты конячее... А-а! Корова була, та дви пары быкив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой, каждый крнчал свое, не слушая:

- Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал. - Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

 А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок. ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

- Через вас же. Вы же, сволочи, завели, вы сманулн! Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь неприкаянные по степу шаландаем.
  - Знамо, завели, густо отдались солдатские голоса, темио колыхиувшись штыками.

Куды жа мы теперь?!

До Екатеринодара.

Та там калеты.

Никуды податься... У ветряка стоит с железиыми челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправнмо проносится:

Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые н не расслышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, н стало тесно дышать. Высоко метиулся истерический бабий голос, но кричала ие баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!.. Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробнрается с неотразнмо красивым лицом, с едва пробивающимися чериенькими усиками, в матросской шапочке, н две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаші»

Человек с железными челюстями еще больше их

стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно-кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно-кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимам винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо драгся пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким го-

лосом, по в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, говарици, вы знаете. Вымстях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы
так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами с
всих сторон навалялось. Одного часа упускать
недъля.

Он говорил с украинским говором, и это подку-

пало.

Та хиба ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

Що правда, то правда, — загудело в мечущемся

шуме, — наш!

Высокий, в матроске, наконец выдрался из толпы, в два скажка очутныся коколо и, все так же молла, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челостями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула митовенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вме-

его человека с стянутыми челюстями по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутныся на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы, — и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

Собакам собачья смерть!

Бей нх! Не оставляй для привлоду!...

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись,

все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стемсь к самому жинвыю, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гризу, спустив по обеви сторонам руки. Ближе, ближе.. Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошаль. Бешено отстает пиль. Хлопьями пены бело-сиежно замесена грудь. Потные бока вымылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось,

По толпе побежало:

— Другий скаче!

Бачьте, як поспишае...

Вороной доскажал, храпя и роняя белые клочья, цезау перед толпой осел, покатившись на задине ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кннулнсь к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

 Та ще Охримі — закричалн подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшеся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повоз-

ками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

Охрима порубали козаки!...

 Ой. лишенько мени!.. — Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешы! Та с Павловской. Поиал балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потиая рубаха, руки, босые ноги, порты - все было в пятнах крови, - свсей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно восковая желтизна и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди, и сейчас же подиялся, и стоял над инм. опустив голову:

Сыику... сыне мий!..

Вмер, — сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

- Славянская станица пидиялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И зараз поперед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородинх иэма жалости, - стариков, старух - всих под одио. Воны кажуть: вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепере-

чицы... Знаемо! — загудело коротким гулом.

 ...просил, в ногах валялся, — повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов цилии ящики со сиарядами, с патронами, - всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата з армин дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сроинв голову,

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носнышую потными боками лошадь, судорожио выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые иоздри.

Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

Стой!.. Куды?! Назад!..

Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинио погнались за инм через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

 Та у иего семейства там осталась. А тут сыи, внию, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые. — Слыхали?

Мрачио:

— Слыхалн,

А железиые челюсти неумолнмо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь изма куды податься: спереду, сзаду — вез смерть. Вити вои, —ой кивиуи и ва порозовевшие казачки хаты, на бесчислениые сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени, — мож, сегодиящиюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестронть армию. Выберите начальников, ио только раз, а потом они будут иад жизиью и смертью вольны — дисциплина шоб железиая, тогда спасение. Пробьемось к нашим главиям силам, а там и из России русу подадут. Согдасны?

 Согласны! — дружным взрывом охиула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой

до реки.

 Так добре. За́раз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям. Согласны! — опять дружно отдалось в бескрай-

ной, узко-желтеющей степн.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усняий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:
— Та куды мы ндэмо? Чого шукаты?.. Это ж ра-

зорение: всэ бросилы — и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кннул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, н пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружне сдадим не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, н оружие выдалы, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы, и посейчас пашуть.

Та це кулачье ж н сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

Та ты понюхай черного кобеля пнд хвост.

Нас без слов вишать начнуть.

 Кому пахать-то пийдемо?! — закричалн тонкнми голосами бабы. — Опять же козакам та ахвицерам.

— Чн опять в хомут?

 Пнд козачни кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

Уходи, бисова душа, поки цел.
Бей его! Свон продают...

А борода:

— Та вы послуханте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухать изма чого. Одно слово — хферті Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, элобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

Помолчите, граждане!

 Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их.

 Товарнщи, бросьте, — треба делом заниматься, Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь, и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Қожу-ха-а-а!

 И покатилось, и долго еще под самыми под сииеющими горами стояло;

— ...a-a-a-a!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал пол козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подощел к мертвецам, сиял грязную офложениую шляпу. И, как ветром, подиялись все шапки, обнажились вес головы, сколько их тут ип было, а бабы вехлипнули. Кожух, опустив голову, постоял иад мертвыми:

Похороинм наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальоиному, у которого на груди по гимиастерке кровавилось широкое застывшее втято, подошел высокий красавец в матросской шапочке, — по шее спускались ленточки, — молча натиулся, осторожно, точно боясь сделать больно, подиял. Подияли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длиниая косая тень, и идушие ее топтали

щие ее топтали

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой... Стали присоединяться другие голоса, грубые и иеумелые, невпопад, розия и перевирая слова, и нестройио и разиоголосо, кто куда попало, ио все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-тиой к на-ро-о-ду...

Разиоголосо, иевпопад, ио отчего же впивается тоикая печаль, которая страино важется в одио и с одинокой смутно задуминової степью, и с старыми почериелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми катали, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут, — как будто засеь все родное, близкое, будто засеь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерией синевой горы.

 Баба Горпина, та самая, которая подияла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщники и шепчет, всхлипывая и неустанио крестясь:

крестясь:
— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертиый. помилуй нас... святый боже, святый крепкий... —

н горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройио колыхаются рядами темиые штыки.

..вы от-да-а-ли все, что мог-ли, за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерие подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

V иичего не видио, только слышен густой гул шагов, да —

"..святый крепкий, святый бессмертный... ...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемиевшие на покой иочи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Один упали, другие покосились. Тяиутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Безвучио запорхали нетопыри. Иногда смутио забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надлисей, — памятники над ботаетями казами, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом, — а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол, и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могнлы. Тут же торопливо сколачивалн смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положнлн покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товариши! Я хочу сказать... погибли нашн товариши. Да... мы должиы отдать нм честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать. С чого ж воиы погибли?. Товариши, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она буда стоять до скончания вика. Мы тут, товариши, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возъмет свое. Товарищи, в Россия, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого всё образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики в всякие капиталисты, одини словом, я хочу сказать, живодеры, сволочы Но мы ни не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... ми... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за советску власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всклипывать, тихонько, по-щенячы, повизгиваю, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладонще заметалось бабыми солосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли н кинчть в могилу. Земля, глухо сыпалась.

кинуть в могилу. Земля глухо сыпала Кожуха на ухо спросили:

Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

 Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшне лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахиет теплой пылью, и немолчный шум воды нагонняе т дему, не то смутные воспоминания,— не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

#### ш

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в нх

неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной, без стекла, лампочки на табурете бежит к потолку, горопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черйыми извивами—громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползанот по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уроннъть на карту пепел; другие, не отрываясь, все лазят по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светло-колючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в снзом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум рекн, который днем забывается.

Осторожно, полушепотом, хотя на этой и на соседних хат все выселены, перекидываются:

- Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?...

С солдатами инчего не поделаещь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки

Гром не грянет, мужнк не перекрестится.

 Какой черт — не грянет, колн кругом пожаром все пылает.

Ну, пойли расскажи им.

 — А я говорю — Новороссийск надо занять и там. отсиживаться.

 О Новороссийске не может быть и речи. — сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый, - у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там н немцы, н турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсужлают, толкаются с собрания на собранне, вырабатывают тысячн планов спасения, - н все это перелнвание на пустого в порожнее, Ввестн армню туда - значнт окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме рекн явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутрение напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной по последней чепточки карте.

Но, сколько ни езди, было все то же: налево, не пуская, синеет синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей стании и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы, - как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте рекн, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах н станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на длад-бище, всюду густо стоят виссилицы; вешалот большевы-ков, а их больше всего среди иногородних, но еёть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Тае спасеные;

Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там—

на Святой Крест; а там — в Россию уйдем...

— Умиая голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

А я говорю, к главиым силам пробиваться...

 Да где оии, главиые-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

лучил, что лиг I ак скажи нам.
— Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из Россий не подойдет помощь.

. Они говорят, а за словами у каждого стонт:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный

план составня н всех бы спас...» Сиова эловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погодя сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета— и смолк-

ло. Все повериули головы к неподвижно черным окон-

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

Товарищ Приходько, — разжал челюсти Ко-

жух, - пойдите узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянутом бешмете, вышел, осторожио ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извичите, товарищ, совершению недопустимо...— перебивает гладко выбритый, спокойно стоя н
глядя на них сверху» бес это — выбышиеся на войне вофицеры солдаты на крестьян, либо бондарн, столяры, парикмакеры, а он — с военным образованием и
двиншний революционер, — совершенно недопустимо
вет на рыни в таком состоянин, это значит — потубить
ест не армия, а митингующий сборол, Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских
повозок совершению связывают по рукам и ногам. Их

необходнмо оторвать от армин — пусть ндут куда хотят нли возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна н не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела, — почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы закотели?—голосом ржавого железа заговорил Кожух. — У кажного солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство, — та разве ж он покинет их? Коли будемо сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Идтить надо, идтить и идтить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а идтить берегом моря. Дойдем до Тузпес, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут кажный день смерть обстриает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоиенько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

Завтра выступать... с рассветом.
 И думал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло: «Дураку закон ие писан».

### ١v

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, н опять — упорно, надосалляю.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься — повозки; густо несется храп н заливистое

сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чериеет посреди улицы: тополь не тополь и не колокольия; присмотришься оглобля подията. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь. далекого выстрела, что лн. н чтоб опять сдвоило? — Хто нлет?

- Свой.

— Хто ндет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка. Командир роты, — и, нагнувшись, шепотом: —

«Лафет».

- Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

- «Коновязь», - и нз-под усов густо расплывает-

ся вииный дух.

Он идет, и опять черно-неразличныме повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ногн. Кое-где под повозками незаснувший говорок солдаты с женами; а под плетиями - тайный смех, задавленные взвизги - с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, канальи. Все вино у казаков небось вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудне десятка полтора снарядов, а v них всего...»

Белое шевельиулось.

— Ты. Анка?

А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должио быть, вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп - отец спит,

Долго мы будем проклаждаться?

Скоро, — н пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, корнчнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять - мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, н шумит река. Отчего не слыхать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка незнаемой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая гдето есть.

Я. если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

 Во — острый... попробуй. Ти-ли-ли-ли...

Странный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филии.

Ну, надо уходнть, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И чтобы отодрать их, думает: «Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается. - н опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девнчья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой, с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание,

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбе-

жались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым те-

Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обенми руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькиуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возь-

ме? Хтось такий?

Я, бабо.

- А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того - заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Шо ж таке балшавики думають: усе добро оставилы. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо н каже: от тобн самовар, берегн ёго, як свой глаз; будешь помирать, шоб дитям твоим н внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе броснлы, худобу усю бросилы. Що балшавики думають? И що буде совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дия, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашениин. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такий. О боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, на-

полняя всю громаду ночн.

Э-э, бабо, що скулить, — с того добра нэ будэ.
 Опять пыхнул папиросой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда

встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не эгомонится. Как тень, за нею долгая жизнь. - трудно. Два сына на турецком фронте легли: два тут в армии пол ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно, спит, да разве ее узнаещь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь, - шестой десяток пошел. И старик и сыновья - хребтина трещала от работы. А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быкн. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала. - родителей, потом царя, потом летей, потом всех православных христнан, А он - не царь, а кобель серый, его н спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель,

Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту, — шумит река. — покрестилась.

Должио, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизиь стоит, как тень над человеком, и инкуда не уйдешь, — стоит, молчит,

как иету ее, а сама вся тут...

— Балшаники в бога ие верють. Шо ж, мабуть, змають, свое делають: пришлы, усе сразу як повалялы. Ахвицера, помещики утеклы швидко. От козаки и озверниилысь... Дай им, госполи, здоровья, даром шо в бога не вероть. Опять же свои, ие басурманы... Як бы пораиьше объявильсь, не було б цией проклятой войны, живы були б мои сифочки. У Туретчине сплять... И откуда ции балшавики взяльсь? Кажуть, у москви народилысь, а которы кажуть, у Германии, — германьский царь породил та иа Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб иах той землей робилы на себе, а ие иа козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воиы мий само... спл... сплять... сыс... сыом... добъ... добра... ты... ты... ты...

Задремала старая, уронила голову.—должио быть.

заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетию, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетия, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Ввязь» и «уа-ва»а-а...». Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудиой матерниский молодой голос тоже воркусть.

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, на, на! Та що ж ты нэ берэшь? От як мы умием — головой верть та языком геть мамки-

ну сиську.

И она смеется таким заразительно счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, ио, наверное, черные брови и мутиые серебряные серьги в ма-

леньких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки як бумага папиросиа... Дай поделую кажный пальчик: раз! та ше два! та три!.. О-о, яки велики пузары пускае! Великий чоловик будэ. А мамка будэ старенька тай безауба, а сын скаже: «Ну, стара́, садкеь до стола, буду тебе кашей тай саламатой году-дись до стола, буду тебе кашей тай саламатой году-

ваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хочу...
Та, Степане, простись же, сын гуляе. Яки же
ты неповоротливый От я тобн сына кладу. Таскай ёго,
сынку, за нос та за губу, — от так! От так!.. Батько
твий не нагуляв ще бороды соби ну сунв, так ты ёго за
твий не нагуляв ще бороды соби ну сунв, так ты ёго за

губу, за губу таскай. А в темноте сначала заспанный, а потом такой же

радостный улыбающийся голос:

 Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, иечего тобо сабой возиться, будемо мужнковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид мене моря пупиаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звеняшим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тико. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угады-

ваться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре н нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, н она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь?! Завел слипающиеся глаза н стал сладко засыпать.

#### ١

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та... — Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хо-

муты, вскидываются дуги, Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...о́умм! бумм!..

...Лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошалей и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...та-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам постромки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

Иде наша рота?.. нде наша рота?..

А за ним, истошно голося, простоволосая, расхристанная баба:

Василы!.. та Василы!.. та Василы!..

Та-та-тррра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков тысяч, н неумирающий шум реки, н разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоняя нх, заслоняя померкший шум рекн, грохот, треск, скрип подымающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ppp...

трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, инчтожным, когда нз расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое. — как будто кто-то собнрается уезжать по железной дороге, н все суетятся, спешат; а вот уйдет поезд, н опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Помннутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант н ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатыва-

ется ружейная н пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

 Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускаты! Возьмите две роты из первого полка, от-

бейте ветряки, поставьте пулеметы.

очен е ветрики, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекативаются на шеках и кло-то, сида винутри,
весело приговаривает. «Добре, хлопьята, добре!..»
Может быть, через иси, счрез получаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубиты! Да, он это знает, но
он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как
яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще
вчера анархически орали песии, в грош не ставили и
командиров и его и лишь пили да возились с бабами;
видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, которые
еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами

со всеми то же будет, мать вашу...» «Добре, хлопьята, добре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» — он пожелтел, как лимон, — идет бой промеж обозных и бежен-

цев... - Кожух бросился туда.

Перед мостом — свалка: рубят топорами друг дружку кнутами, кольми... Рев, криж, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный загор, сцепившнеея осями помоаки, запутавшиеся в постромках, храпящие лощади, зажатые люди, в ужкасе орушие дети. Тра-та-та... из-за садов... Ни важд, ни вперед.

 Сто-ой!.. стой!.. — хрипучим, с железным лязгом, голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал, Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей er o!!

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гуделы колья.

Пулемет... — прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные рутательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужим повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал вавод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы; стчанно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прытали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум рыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум рыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум рыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум рыга.

Солнце все выше: Расплавленным блеском нестер-

пимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют

площади, улицы, переулки, вся станица.

Отромной, помінутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все уже дуга; все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост. Быогся солдаты, отстанавог каждую пядь, быотся за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый высгрел родит казачых сирот, слезы и плач в казачых семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залетли, шагов с десяток, между цепями. Стихло-берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Кру-

тят носами: чуют - несет из казачьей цепи густым снвушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

Нажралнсь, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-

звериному злобный голос из казачьей цепи: — Бачь! Та це ж ты, Хвомка!! Ах ты, ммать ттвою

крый, боже!..

И сейчас же нз-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвомка:

— Це ты, Ванька?! Ах, ты, ммать ттвою, байстрюк

скаженний!.. Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать. матери сойдутся у плетия и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами "на хворостинках. ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украински писни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачншка закричал:

— Шо ж ты тут робншь, дахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

 — Хто?! Я бандит?! А ты що ж. куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвово... И ты такий же павук!..

— Хто?! Я — павук?! Ось тоби!!—откинул винтов-

ку, размахнулся — рраз!

Сразу у Хвомки нос стал с здоровую грушу. Разма (нулся Хвомка - рраз!

На. собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу - и ну молотить! Заревелн быками казаки, кинулись с говяжьнин глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочнин солдаты и по-

щли работать кулаками, о винтовках помину нет, как не было их. Ох. н драдись же!.. В морду, в переносье, в кадык,

в челюсть, с выдохом, с жрустом, с гаком — и нестерпимый, не слыханный дотоле матерный рев над воро-

чавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от училлого мага, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделять и заставить вязться за оружие, не смея стрелять, — на громадиом расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих и иесло нестерпимым снвушимы перегаром.

— А-а, с...сволочи!.. — кричали солдаты. — Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!.. — Хиба ж вам. свиньям. цию святую волу тра-

вить... мать, мать, мать!.. — кончали казаки.

И опять кидались. Исступление зажимали в горячих объятиях — носи раздваливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенслая ненависи, куда и как попало. Дикая, остервенслая ненависи, е позволяла ничего иметь между 
собой и врагом, котелось мять, душить, жать, чувствовать непосредствение под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала тустая— не продыхиещь— материая рутань и такой же 
густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... все — исступленный мордобой, все — исступленный мордобой, все — исступленный мордобой, все — исступленный материый рев. Никто не заметил — ста-

ло темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

— Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу,

лупишь мене, як сиоп на току!

Ты, Миколка? А я думав — казак. Що ж ты, утроба погайая, усю морду мени расковыряв, що я тоби сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленио отходят в цепь и в темиоте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

Та що ж ты на мени ездишь, туды и растуды

тебе, як на старом мерине?!

Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав?
 Тильки матюкается, як скаженний, а я думав — солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла наконец подлая материая ругань, и стало слышно: шумит река да бесконечно барабанит досками мост нескончаемо катится обозы, да чуть багрово шеелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонрях, рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили, Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запилал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннопольми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на ложиятых черных папахах-белеют ленточки. А лица взукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошленые губы, — ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленым железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы, за-бун-то-ва-лы...-

густо, сильно, отдаваясь в садах, за садами, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-н-ину!

Казачки встречают, высматривают каждая своего, — бросается радостно или вдруг заломит руки, заголосит, покрывая песни, а старая мать забъется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда только онн повылезли, ведь не видать было все время: бегут н кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

А у нас красные бычка зъилы.

 — А я одному с самострела глаз вышиб, — он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам рас-

кинулся другой, и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суетятся казачки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птийу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа, — рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать

врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки.

Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров, — поблекивают на солние погоны. А давы о ли, каких-инбудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на подщадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили притавшихся, привозни в станицу, беспощадно били, вешали, и опи висели по нескольку дией, чтов вороные растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего не известно. Только объявились неведомые большевики, и — точно у весх с глаз бельма слануло — вдруг все увидали то, что века не видали, но века чувствовали: офицерье, генералитет, зоесагателей, атамалов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять синовей на службу: а три, четыре сына — каждому купить лошадь, седлю, обмундирование, оружие, — вот и разорила, двор. Мужик же приходит на призыв гольй: все дадут, оденут с головы до ног. И казациял масса посте пенно бедиела, разорялась и расслоялась; слой богатого казачества вспамывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметио набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит,

Рядом другое море — бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокниутая синева. Всечислению дробится иестерпимое сверхание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, — за хлебом идут, грошн везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко

залегли в инх голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах н долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде

ие сыщешь во всем свете. — зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, наворочениях — в медь, и серебро, и циик, н свинец, н ртуть, и графит, и цемент, н чего-чего только нет, — а нефть, как черная кровь, сочится по всем грещинам, и в ручьях, в реках тоико играют радугой расплывающиеся масляинстые пленки и пахнут керосином...

«Найкращий край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли граннцы и пределы.

«Та нэма ж нм конца и краю нэма!..»

Статимам к им колца и краио измать. В Безгранично лосинготя пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, н остро вознеслись над нимн в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепешущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над иими с гудением миллионио-кишашее царство оводов, мошкары,

комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косякн.

А иад всем — изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — нначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий всю-

ду трепешущий зной.

Когда запряженный тремя, четырымя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько втлубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемеком, — все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местания до сажения.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткиет в землю, балуясь, мальчишка валяющиуся жердь— глядь, побети выбросила, глядь уж дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, — да разве перечесты! И все— громадиое, неви-

данное, протнвоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце— и засыпается страна невиданным урожаем:

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песин и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа, - и те и другие при-

шлн с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтораста лет назал; разрушная вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожаловани плакаля запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезали из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие ликорадки, япились в казаков, не шалили ин старого, им малого, много выпили народу. В острые кинжамы да в меткие пули приняли невольных пришельцев черкесы, — кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родпую Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей, — нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и бедиота со скарбом, с детями, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

На-косы съещь фигу, — землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя — синогордине». Боччески теснили их казаки, не пускали их детё в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их катами, садами, за аренду земли, ввавляли на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», ччига гостропуза», «камсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе, — платят казакам тою же монетой: «крукуль» (кулад», «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой жел-

чью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из инщеть, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же иногородней бедноты, и лежат у инх в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба, — ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую

мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее снее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звои по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной олежде, и казаки, и иногородние, и дивиата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улица.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человеческий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый празд-

ник.

Долой войну!

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только граждане. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане. -

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плогно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конняя артиллерия—и все это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпушенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и кутора.

А на Кубани уж советская власть. А на Кубань уж налетели рабочне из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало лено, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа, И пошли лететь головы с офи-

церов, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

 -- Ну, як же нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь, — сказали иногородние казакам.
 -- Землю вам?! — сказали казаки и потемнели. Стала меркиуть радость революции.

— Землю вам, злыдии?!

И пересталн бить своих офицеров, генералов, и пополяли они изо всех щелей, и на тайных казациих сборищах стучали себе в грудь, и говорили зажигательно:

 У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам,

по задворкам станиц и хуторов.

— Та иэма найкращего края, як наш край! И опять стали казаки «куркули», «каклуки», «пугачи».

Та иэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездлял те на ник, и они делали из офицерья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

#### VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого — заплыли глаза, У этого пос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы, — ин одпого нет, чтобы ие синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

 — Я его у самую у сапатку я-ак кокну, — он так ноги и задрав.

 А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж... я он. сволочь, ка-ак тяпнет за...

Го-го-го!., ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с сол-

латами.

- Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма? Та що ж. як выпилы. — виновато ссутулились
- казаки. У соллат заблестели глаза

— Дэ ж вы узялы?

- Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы. найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бо-чонкив, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завол с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построили нас тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, толи мы их разнесем, як кур». Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпилы, - а йисты не позволилы. щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.
- Э-э, ссволочи!!! подскочил солдат. Як свыньи, - и со всего плеча размахнулся; чтоб в зубы, Его удержали:

 Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бъешь? За поворотом остановились, и казаки стали рыть

себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежи, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи щли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо пыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногороднев-Вспышки отдельных казачых восстаний против совеской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гиезд, но это продолжалось два-три дия; приходили храсные войска, водворяли порядок,—

и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго—вторую неделю. А хлеба закватили всего на несколько дней. И каждый дель жаут —вол-вот скажут: <a href="https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/https://dx.de/htt

Скрипят телети, повозки, фургоны; поблескивают иа солице зеркала; качаются между подушек детские головенки; и размощерстивым топлами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начнего, как сараяча, сиесли весе арбузы, дыни, тыквы, подсолиухи. Нет рот, батальонов, полков, — все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Один поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и соино митатог головами во все сторомы.

Об опасности, о враге никто не думает. И о комаидирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать,—командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки либо орут срамные песни —«это вам не ставый поижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и как сжатая пружина теснит грудь: если иавалится казачье, все лягут под шашками. Одна иадежда глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хо-

чется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленинки — бондари,

слесаря, лудильшики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Все это перебінвавшиеся с хлеба на квас нногородние, все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно проиткрыл краешек над, жизнью, — вдруг почуялось, что она может бить и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестъянская. Эти подиялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство и хозяйственные казаки их же трогаль.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки, — нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердца которых среди дыма, отня, тысяч смертей революция заронняла непотужающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сняют черные с серебром книжалы, шашки, — стройно, в порядке, средн текучего разброда.

мотают головами добрые конн.

Вудут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотнну, домашность, — хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папаже, и поют молодыми, сильными голосами украинские песии.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее — на эту бредущую в облаках пылн, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду. — вель он —

кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забить, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодиая, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с нэрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, — куча ребятнек на руках, за подол цепляются. Тогц — вековечный казачий батрак, жимы вытянул: да сколько ни бейся, все равно — ни кола ин двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а пони-

зу бегут тенн - вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте

выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долнну, - турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизня. отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить: люди, как трава. - рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогла он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена. но это была туренкая кровь и забывалась.

За невиданную храбрость его послади в школу прапоршиков. Как трулно было! Голова допалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу, и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина!

Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена, царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов. крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавочные мальчики. И он - спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапоршиков, - офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой. земляной, такой же хлебороб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но этокак в кровавом тумане, а возле - идти-то надо, идти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей илти за ним. за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопа-

ется. Куда труднее усвонть десятнчные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, — офицеры, набившиеся в школу нужно в не нужно, а больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужнк, растопыра, грязная сволочы. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне повавльных— омалаел-таки.

И отослалн, и отослалн в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «н смерть н ад со всех сторон», а он как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все навалнвается каменной глыбой; недаром — украннец, н череп насунулся на самые глаза — маленькие колючне глаза.

За хозяйственность средн смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустнть прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Xe-xe! В офицерах громадная убыль,— н в боях, н в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает,— добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат,— от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на бнваках, в столовой, в палатах, в всюду, где сходились два-гри человека в погонах, в круг него — пустой круг. Онн не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра.)

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко за-

прятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти, и от своей отделенности от солдат закрывался хо-

лодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и сомлашие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло простраиство и разинулось невиданно-чудовищное — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но — когда сделалось явиым — простое, ясное, неизбежное

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ес. Забила оттуда вековая ненависть, вековая утиетенность,

возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с

врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь ие показываться, ехал в набитой траской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров, — не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров

и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в

селах — советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «Классы, классовая борьба, классовые отношения»,— не глубою почуял это из уст рабочих, скватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью,— офицерые,— теперь оказалось крохотным пустяком пред ощущением, пред этим чувством неизмерямой классовой борьбы: офицерые— только жалкие лакеи помещика и буркуя,

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи,— хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить, — нет, нензмеримо больше послужить громаде бедноты, кость

от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была линняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми ухавнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимаетсерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках, так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслыю.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела Кубань — и со-

ветскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли,

#### VIII

На последней станции перед горами столпотворенае вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разроженные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией выстрелы, крики, смятенье. От времени до времени бухвот оругиях

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды, танулись отоскоду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей: кадеты и казаки инкому не дадут пощады, ни старому, ни малому, — все лягут под шашиками. пол гидуемстами кали повиснит на делевьях. ли-

 бо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.
 И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

Спасайся кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — ненадолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующию минуту.

Кожух заявил:

 Единственное спасение — перевалить горы и ио берегу моря усиленными маршами идтить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

 Если попробуещь выступить, открою по тебе огонь, — сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами. — надо с

честью зашишаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелнися ее задержать. И как только выступила десятки тыску солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

## ıχ

Шли весь день, шли всю иочь. Перед зарей, не выпрятая, остановились, заияв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играля крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молуание, как будто и и гор, и лесов, ин обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завесть глаза — сталя меркинуть звезды, проступили дальние лесистые отроги, в ущельях потягули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

шоссе. Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солице и длинно погнало по горам годубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обривается хребет, и, как несбыточный идмек, неясно белеет винзу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной полымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза.

– О, бачь, море!

 А чого ж воно стиной стоить? Не придеться дизти через стину.

А чому, як на берегу стоищь, воно лежить рив-

но геть до самого краю?

 Хиба ж не чул, як Монсей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чоботы, так щоб не размочило.

 Треба попа, вин зараз усе смаракуе. Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотают-

ся руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо лымит, уролуя голубое лицо бухты. - немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками - турецкие миноносцы, и от них тоже черные лымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужленно мотаются руки в размащистом спуске

по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми па уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба. Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другойсердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустын-

но лег морской простор.

Ни лымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном

молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

Бачь, море опять легло.

 — А ты думав, воно так и буде стиной стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, на-

скрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком. Дружный смек катится по рядам, и задине, ничего не слышавшие и не знающие, в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

 Все одно нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, оттеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шос-

се, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чумм, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно остановилось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змел все так же поспешно уползала; все так же торопліво, нноходью трусіни озабоченные коровы; ухватившись за пювозки, мелькая ножовками, семенили ребятшики; взрослые молча нажлестивали вытягивавшикся людавей, и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, огдававший ся в глубине; клубами всплывала ослепительно-белая

пыль.

В этот нескоичаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужне оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескоичаемых повозока выднелись крижистве, пло-спиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротинки, полоскались свещивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые— полоскам — ленточик. Вольше тысячи повозом, бричек, ми—ленточик. Вольше тысячи повозом, бричек,

дрожек, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашеные бабы и тысяч пять матросов. ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и мел-

ленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно векинулся на лыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попелось под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошали.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки, с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным, голосом, К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузавеленными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая горол. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы - меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам, а винзу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться спачала высоко, потом все инже и имеж, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошали, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстр клали на повозки, лошадей и скотину сволакиваль в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь, — повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстрельнать — этого требовал порядок, по другие этого требовал порядок, по другие этого требовал порядок, по другие этого не смелн делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахиул огромими языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопинво удалялсь: клы-клы-клы- и грожиро там, у перевала, где были крохотиме, поготок, люди, лошая, орудая другие у пораго в под том става, посылать и под том става посылать коменданту, и уже над «Тебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Тебен» сердито за голубом воздухе белые комочки. «Тебен» сердито за колча». Из трубы его густо повалили громадные черные клубы. Утромо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую сневу моря, повернулся, и п.

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучнтельно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулнсь окна, дверй, и все на минуту

оглохлн.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, граурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетьми смертельно равших ся карьером в гору лошадей с оставшимся орудием и через минуту пропали за гребием. И все столая зеленовато-граурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрыльсь монталь: по всем уницам появилясь мертвецы. Восковые, с черно-провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении— к шоссе. Один молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигами коги, другие размашисто договать по передвигами коги, другие размащисто договать по передвигами коги, другие размащисто договать по передвигами коги, другие размащисто договать по передвигами коги, другие по передвигами коги, другие по передвигами коги, другие при передвигами коги, другие предвигами при передвигами коги, другие при передвигами коги при передвигами коги при передвигами предвигами при передвигами предвигами при передвигами предвигами при передвигами предвигами п

рекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича иепонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстрелениая птица, где-то сто-

— Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить, — тоико, -как ране-

ная птица над сухим голодным лугом.
 Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушио переставляет мертвые ноги. глядя и не видя перед собой горячечными гла-

зами: - Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо острижениой головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за иим:

 Постой, Митя... Куда ты?.. Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... ие звери же оии.

Пи-и-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окиа, двери. С чердаков, из эза заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частиых домов все выдезают, вываливаются из окои, падают из верхиих этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементиые заводы и шоссе... А по шоссе уторопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, по-

возки, арбы, - уползает зменный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, гряно обмотаниями челостями, с накручениями из кровавых тряпок, чалмами на головах, с забинтованными животами спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возае повозок, лица замкиутые, нахмуренияе, комгорят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

Братцы!.. братцы!.. товарищи!...

Несутся отовсюду то охриплые, то срывающиеся голоса, то произительно-звоико слышио у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный,

я — раненый, товарищи!.. — И я — не тифозный... товарищи!

— И я — не тифозный...

— И я...

— Ия...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом

и детьми арбу и, держась обемми руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяни арбы, с почернелым, выдубленным солищем и ветром лицом, нагибается, хватает его за едииственную ногу и всовывает в арбу на голову отчаянно завизжавших детей...

Та цю! Схаменыся, дитей передущив! — кричит

баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все ндут и ндут, спотыкаясь, падая, подымаясь нли оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Родные мои, та всих бы забралы, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас... — Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом н одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Матть вашу так и так... так вас, разэтак!...

А обоз уходят и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо допосится постукивание железных осей. Город, бухта—позади. Только пустыное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медлению двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бесспянно останавливаются, садятся и оможатся по обочние. И все одинаково тянутся померкцими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

- Матть вашу так!! Кровь за вас пролнвали... Так

вас и так!..

С протнвоположной стороны в город входят казаки.

# Х

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, неутихающего движення, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчис-

ленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувщимся к самому шоссе, - виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят: мимо без конца, мотая руками, идут солдаты, и

бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по щоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и

идут, и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, н земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час. два. пять — всё илут и идут. Люди стали шататься, лошали останавливаться.

Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И всё шлн и шли.

- Он нас загоняет, - глухо стало всплывать по

- А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без казаков все с натуги пропадем. Вон уже пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

- Чего вы смотрите на него! - кричат матросы, обвещанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды, - не видите, свое гнет. Али не он был

офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тенн страшно короткими, остановлясь на четверть часа, наполил лошадей, напильсь взмокшие от пота люди н опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая сеницовы ноги, и струнася обжитающий воздух. Невымосимо ослепительно сверкает море. И всё идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделят свои части на остановку и пойдут самостоятельно.

Кожух потемнел, ничего не ответнл. Колонна все

ндет н идет.

Ночью остановатись. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корязое, низкорослое, сухое, цепкое держидерево — в этой пустыне нет лесов, — растаскивали заборы в попадающих дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели когаки с ваверам Над огоньком кипели когаки с ваверам.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должная кострами темнота красно шевелилась, была странно жоквалена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, нграли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные куми.

Этот бесконечный табор, похоже, расположнися наполго.

ΧI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановнлись, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим иад ним котелком, который вместе с другими вещами и с провызней успелн выхватить из брошенной повозки, иа корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму баба Горпина. Воза на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огия, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась: кому вона достанеться? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — киута николи не просив. Старик, или сиилать

Из-пол свиты хрипло:

На хочу.

 Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь, що ж. тебе на руках нести толи?

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте липом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девнчья фигура. И девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько

— Та отдай же, треба похорониты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

Сисъки набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившнеся, не поддаюшиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодиый ротик.

— Як камениая.

Та vж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

 Та шо з ей балакаты, — узять, тай квит. Зараза. Як же ж так можно! Треба похоро-

ниты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребеика, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг, - слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; проиеслось над смутно иевидимым морем, и в пустыиных услышали горах, если кто там затандся. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы. Куса-аться!...

 Та чертяка з ей — уси зубы у руку загнала. Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та серденько, та отдай же его, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит

хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть feo. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пиджидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачие пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитыма та понятлива, така разумиа!.,

И она тихонечко смеется милым сдавленным смеш-

— Tccc...

— 1 ссс...

— Анка! Анка!.. — доносится от костра, — що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты погибла...
От. коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы всё приходят, пошупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая лок Ити стоят, смутно раскуривают люльки мужики. на секунду красновато озаряя заросщие лица.

Треба за Степаном послаты, а то вин сгние у

нэи на руках, черви заведуться.

Та вже ж послалы.
Микитка хромый побиг.

#### XII

Эти отни особенные И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутклок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек, — целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепоч-

ку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди — особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красноколебающийся круг костра, — отъевщиеся, броязовые, в черноболтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой броизовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхвачениые из темноты мигающим отсетом когра, мелькают крикпными пятнами. Смех, вавизги — любезные балуются. Подобрав цветные обки, на корточках готовят на отпе костров, подпевая подозрительно криплыми голосами, а на четырекутольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, асарины, шемая, бутымка вина, варешье, пироги, конфеты, мел. Этот табор далеко тяпется во тыме гомофеты, мел. Этот табор далеко тяпется во тыме гомофеты, неожиданно стройными, струнно-звенящими зауками мадолин и балалаек. Или върут мощво заполнит темноту въяный, но спевшийся, дружный хор, а оборвут ков тяцеле, мол, нас? всё можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

- Товарищи!
- Есть.
- Отдавай концы!
  Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмо-
- го колена!..

   Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!..
- Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!..
   Браслетка поте...
  - Голос перехватился.
- Товарищи, на каком мы тут основания?. Али офицерские времена ворочаются?. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи это эксплуататорка... трудового народа. Враги и эксплуататоркы... .
  - Бей их, так-растак...
  - И дружно и стройно:

Сме-ло, то-вари-щи, в но-огу, Ду-ухом окре-е-пне-ем в борь-бе-е...

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует: большой черный глаз поблескивает умно

и внимательно фиолетовым отливом.

— Та так, — говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая гладит в этот шевелящийся огонь, рассказывает, — пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и онн дураки ми на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажуть: «Ройте». А кругом пулеметы, дав орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роють, кидають лолатами. Молодые всё, эдоровые. На полугорые народу набилось. Бабы плачуть. Ахвищеры ходють с левольверами. Которые ещивыдко лопатами кидають, стреляють ему в животи, щоб довго мучився. Энти роють соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вадилает. Аквицеры: «Мовчать вы, сукины диты»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то

знают.

Стоят вокруг, красно освещенные, без шапок, опираксь оштыки; иные лежат на живоге, слушают, и из темноты выступают лохматые, выимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткиув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда отонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за синной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глава и кажется, кроме одного— никого, беспредельятемь. И перед глазами: стрпь, ветряки, и по степи ворной стелется, карьером доскакал и плохиулся, как мешюк кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди: «Быкку, мий... сынку,...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держидерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту, — и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками вниматель-

ные головы.

— Дуже дивчину мучилы, ой як мурдовалы. Қоза-

ки, цила сотня... один за одинм сгнушалысь над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тинать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лижало. Всих порубилы — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я — не тифозный, я —

раненый...» — немеркнуще стоит перед глазами. Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно

рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размоэжили голову; старуху мать засежи плетьми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали, — молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой мор-

ском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом

лице. -

- У нашей станицы, як прийшлы с фроита козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывелы на пристань, привязалы каменюки до шен тай сталы спикивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать вола сы-ыня та чиста, як слеза, 67-60. Я там был. До-овто идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.
- Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

 — А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать, — вот чудно. Прислушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу, плыли стройные струнные звуки.

Матросня! — сказал кто-то.

 — А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжуть та айда у море.

— Як же ж то можно людэй у мешках топить... печально проговорил заветренный, степной голос; помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал:—Мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь. — з России и ве взуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.
— В России совитска власть.

У Москви-и!

Та дэ мужик, там и власть.

 А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

Совесть привезлы, а буржуев геть.

 Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, на маслобойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, подиялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дерпул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взиуздал, подобрал с земли в притороченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винговку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел гопот, и тем косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зънхав?.. назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойнхав до Кожуха докладать, — все чисто у козаков знае.

Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газы-

рн, н папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то», — и йиде дальше; баба попа-деться, шашкой голову сиесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Дэ мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у инх знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

 Диты чим провинилысь, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая

локоть.

— Эй, вторая рота, чн вам ушн позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнулн н пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб ие отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с неба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо поймал и в карман, послё съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

#### XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой, буйной, шумной, н смутно белели. И говор шел с имии, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неммоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма,

Подошлн, н разом отборно посыпалось:

— Расперетак васі.. Снднте тут — кашу жрете, а что революцня гннет, вам начхать... Сволочиі.. Буржуні...

- Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами,

— Куды вас ведет Кожух?! полумали?. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрелн на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпии предательства интересов надодных. Ежели интересо на-

рода пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, го-

 Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый барлак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Ми свою жизнь заслужили. Кто подмал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с загранини привозыл литератур? Матросы. Кто бил бужуе в и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились.

Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли на изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой тороп-

ливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и кладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

 Та що ж воны глумляються! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.
— Да нам начхать на вас. так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У козаков награбилы.

Як награбилы? За усэ платилы.

Та у них грошей — хочь купайся.

Вси корабли обобралы.

 Та, що ж, пропадать грошам треба; як корабли потопли? Кому от того прибыль?

 К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всих дочиста пид самый пид корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп, - торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос, - тильки вин с паперти, а воны его трах! - и свалывся поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав, - нихто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

О: бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невилимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорять, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жили соби, у кажного було и хлиб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю: пийшлы за ахвицером

неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою. А почему совитска власть подмоги ниякой не

дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум - матросы бушевали. - так и шли от костра к костру, от части к части.

## χV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту - звучно жуют лошали.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где возможно, бежит сбоку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпи-

ёны...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, при-

слушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в видуэтого покож, мирного звука жующих лошадей, в видупустыпности, отпечатался в темноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудился, пе растаял. Дово побежали еще быстрей.

Раз, раз, раз!. Все там же справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собою не поспевая: та-та-та!. и еще немного, договаривая

недосказанное: та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нашупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нашупал.

— Эй, Грицько, слышь... Та слышь ты!

— Отчепысы

— Та слышь ты, — козаки!

— Фу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...pas!.. pas!.. pas!..

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на

мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья:

— А, матть их суку! спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а онн на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорежится! Анахвемы! Ну, оейся, як умиешь — до упаду, со элом, аж зубами грызи, а як на спокоб люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробите, так тильки патроны потратите, и квит!— а людям отдыху нэма.

Через мннуту в звучное мерное лошаднное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого ды-

#### XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше,— и закричал:— Ба-бо Горпино-о!

А нз темноты:

— Що?— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

Та тут же, дэ стойте, вправо через канаву.
 И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки,
 вдруг зазвеневший слезами:

Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутьс гранно колольный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел яжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветным слезами, катающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут,— на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

Перший раз заплакала,

— Легше буде.

Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.
 Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

Як камень.

Потом, крестясь, шелча молнтвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрещивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держидерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли. Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обсеми руками колючее дерево, засопел носом, славленно, не то иквя, не то тыгыкая, как мальчншки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

### XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошадн пересталн. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — ктото не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткутьми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видин наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок; солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон, занавесях и портъерах, н стоит тяжелый потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столомой, длинной громадой протянувшимся посреди столомой, Кожух вцепился маленькими главками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тенн торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней. Огарок на минуту замирает, и тогда все непод-

 Вот, — тычет адъютант в сороконожку, — с этого ушелья еще могут насесть.

 Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непереходимый, и им с той стороны до нас не добраться. Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Идтить треба з усией силы.

— Жрать нечего.

 Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За команлипами послано?

 Зараз вси придуть, — шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро занграли мерцающими тенями,

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чепнота.

Та-та-та-та...- где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шагн по ступеням, по веранде, потом в столовой; казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшне командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Що там?— спросил Кожух.

- Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да нм взяться нечем, - сказал другой заветренным, сиповатым голосом. - Кабы орудия имели, а то один пулемет выюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли - не в нападенин казаков дело.

Сгрудилнсь около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе. Кожух процедил сквозь зубы:

Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

Загнали солдат...

Та у меня часть, не подымещь ее теперь...

 А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

 Разве мыслимо идти такими переходами,— этак и армию погубить невдолге...

Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавше-го тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

- Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью!- гаркнул полковник, как будто скомандовал.- На мне моральная ответственность за жизнь,

здоровье, судьбу вверенных мне людей.

- Совершенно верно, - сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отда-

вать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал - настал наконец момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии...

- ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное: нас каждую минуту могут перерезать.

 Да приведись до меня,—запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске с серебряным. кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни, - приведись до меня. буль я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк!и орудия нэма, поминай, как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов. — что же

мы - орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы? И это нестираемо отпечаталось в громадной комна-

те. - маленькие тонко-колючие глазки Кожуха ждали. - только нет, не ответа ждали, И опять зашевелились тени, меняя лица, выраже-

ния.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате голоса:

 На нас, командирах, тоже лежит ответственность — н не меньшая.

 Даже в царское время с офицерами совещались в трудиые моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да н не можешь понять всей сложности положения. Дослужнися до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы.

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры —

говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой зрак Больше и больше, ясиее и ясиее; медленно, все нарастая, глухо, тэжело н неуклюже маполимась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шане докатильно до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранцу, залили ее, н в смутно озарениую столовую через широко распакцутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядать, учувствовалось только— было их миого н все однась вы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает отарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затнрают ногой, курят цигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

Товарищи!...

Громадная комната, полная людей и полутьмы, наливалась тишиной.

Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

 Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой - горы. Промежду ними - диря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря, - там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря ло Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы провелено щоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там - наши главные силы, наше спасение. Надо идтить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Идтить, идтить, пдтить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тильки бежать, з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания. Стояла тишина в комиате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над

громадой невидимого и неслышимого моря. Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском

освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я сла-

гаю командование. Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась

только неподвижная тишина.
— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть, — сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли — и все мітовенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развізало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядыва-

ясь друг на друга.

— Товарищ Кожух,— заговорил бригадний голосом, которым жак будго никогда не командовал,— мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади— гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей внертией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнесине всех моих товающий.

Верно!.. правильно!.. просим!..—поспешно от-

кликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так

же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же вам отказуваться,— сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась,— як вас выбрала громада.

Блестящими глазами, молча, смотрели соллаты,

Кожух глянул непримиримо из-под все так же на-

- Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки пеисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.
  - Так что ж, мы...

Да зачем?...

Да отчего не подписаться...

 — Мы и так всегда...— на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы!— железно стискивая челюсти, сказал Кожух,— хлопцы, як вы мозгуете?

- Смерты — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой, — гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цигарки.

ривал и задавливая ногами цигарки. Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Қаждый, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

- К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь

командир, хочь солдат, однаково!..— опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно,— не поместились голоса и вырвались в темноту.

 — Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

 — А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался куба-

нец в папахе.

— Товарищ Кожух,— проговорил он,— вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб

вмистях идтить... Кожух глядел на него неподвижно-каменными чертами.

— Ше?

 Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха...
 III-2

— щег

 — Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре, Илы.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневщее живое море.

— Товврищи командиры, через час выступить всем частям. Идтить наискорейше. Останавливаться тильки, щоб людям напиться и лошадей напоить. В кажном ущелье выставлять цепь стрелков с пульметом. Навстрого давать частям отриматься одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Допосить мне наичаще вехорамми о состоянии частей!

Слушаем!— загудели командиры.

— Слушаем:— загудели командиры.
 — Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте идтить с нами. нехай с тими колоннами илуть.

- Слухаю.

— Захватите пулеметы и, колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с

Кожухом.

В громадной опустелой компате с заплеванным, в окримах, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винговок ин седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось

предутренним синеватым куревом море.

Влоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будл. Гле-то заиграли трубы, точно страние готогание стан медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега и учерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма,— забытый огарок не зевал.

Вторая и третья колонны, шедшне за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться жара, усталость. Рано становильсь на почлег, поды выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задинми колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горамн н берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем людн, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры; слышался смех, шуткн, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные н гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами прогнанные из первой колон-

ны матросы, плошадно ругаясь, говорили:

 Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашин опара. А вы знаете, у них тайное соглащение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили, на-кось, выкуси! Ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, ндете, нагнув голову. А у них тайное соглашенне. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получнлн. Сволочь вы шелудивая, так вас, разэтак!

Так вы чого лаетесь, як псы! Подите вы вон пид

такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорять. Чого ж балшевики нам не помогають? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмогн не шлють — об себе тильки думають.

осквы подмогн не шлють — об себе тильки думають.
Из чернеющего лаже среди темноты ущелья точно

так же послышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал

погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходившей верандой на невидимое море, собрался командный состав обенх колони. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселеи. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорувато дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай.

Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.
И точно так же каждый из собравшихся считал

и точно так же каждын из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

 Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами,—сказал один из командиров.

Верно!.. правильно!— загудели,

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», - и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

 Надо ж в конце концов что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я Смолокурова предлагаю.

Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парсты, беззаветно предап революции: голосище у него за версту, уж больно хорошо на митиягах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обрататся...»

И все опять дружно закричали:

Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными ру-

Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

Смолокурова!.. Смолокурова!...

 Ну да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше,— не стоять же на месте и не идги назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за Кожуковой колонной.

И кто-то сказал:

 Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

 Да ему все одно, он свое будет,— загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой засто-

нали доски стола.
— Я заставлю подчиниться, я заставлю! Он и к

городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой

громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой былы убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним. Закинела работа. К Кожуху поскажал, догоняя ссе-

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки. составили канцелярию, заработала машиния.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякями хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривати.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет, - говорили командиры, - и в ус

не дует на все ваши приказы.

 Да что вы с ним поделаете, — добродушно смеялся Смолокуров, - я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

Да вы ж командующий всей армией, вас же

ведь выбрали, а Кожух—ваш подчиненный. Смолокуров с минуту молчит, потом вся его гро-

мадная фигура наливается гневом:

Хорошо, я его сокращу!.. Я ссокращу!..

 Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку, - тут старая дорога через горы, и будет короче.

 Послать немедленно приказ Кожуху.— загремел Смолокуров, - чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был нелосягаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

- Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию, - ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает; идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частямотдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

 Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе. — нахмурился Смолокуров.

И опять шумными, беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

#### XIX

Как всегда, в Кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоники, денчий смек. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расшивовющей силы.

Ре-вуть, сто-гнуть го-ры хви-и-ли В си-не-сень-ким мо-о-ри... Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки В ту-рец-кий ие-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно поммается и опускается волинами молодых голосов? И не в темпого ли ночи разлилась нудьта,—тумать козаченьки, тужать молодые. И не про нях ли, не они и вырвалильсь из неволи офицерыя, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

## В си-ие-сень-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо.

И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазологились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады,— тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расшелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин,— еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, имир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

Хтось дыше,— сказал кто-то.

А вот кажуть, все это бог сделал.

 — А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь, куда конпас повернул, туда и приедешь?

 — А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни слу-

жил, нашего брата горы клали.

Прорываются все повые димиато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все реако, отчетливо, живое

По шоссе шум, говор, гул шагов и, как проклятие,

брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

 — Хтось такие? Қакая там сволочь матюкается, матть их так!

Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то то исправление лунким светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

 Куды вам?!— загородили дорогу винтовками два часовых.

Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли на изготовку:

Стрелять будем!

Што вам надо?—голос Кожуха.

 А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиянт. Что же нам — с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать! Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят — горят два волчьих огонька.

 Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробъемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не куже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трои раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции, ято палку взял, тот у вас и капрал! Вои в городе наших полторы тысячи легло, офицерье живвими в землю закопали.

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами... Заревели матросы, как стало диких быков:

Нам. борцам, глаза колоть!...

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчы огоньки не обманецы, — видят, все видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сазди пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые аунные полосы, и на бегу отстегнявлот бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повоаку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повеже засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунимх пятен,—ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну, и ловок!.. Таких бы пуле-

метчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога,

## XX

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы,

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным, свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть

зорька, подымаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тенн. Сквозь деревзя — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри: все опутавно хмелем, линанами. Торчат огромные иглы держидерева, кватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оденей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачы. На сотни верст ин следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанио по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зериышки, серели под скалами сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделан-

ные салы.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горпая пустыня, жилье зверя. Хлопцы подтягивают все туже веревочки на шта-

нах — все больше съеживаются выдаваемые на прива-

лах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячы головенки, натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщи-

моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ин на минуту, а хлоппы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может, сбетают под откос, сдергивают на берегу гряпье штанов, рубашонки, юбки, горопливо составляют в козлы винтовки, с разбега кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая ра-

дуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смсха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон,— берег осмыслился.

Море — нечеловечески-огромный зверь с ласковомудрыми морщинами — притикло и ласково лижет живой берег, живые желтсющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Один выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежу, и капал жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряные.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными моршинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

А колоны ползет и полужение домики местечка, редко Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жмется к узкому белому полотну,— единственняя возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забсгают на дачи, все обща-

рят, - пусто, безлюдно, заброшено.

В местечке коричневые греки, с большими носами, чернослизовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспращивают и замкнуто враждебны. Сделали обыск — действительно нет. А по роже

видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые

гречанки.

В шпроком отодинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенняя. По дну извылисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жинвые, пшеницу сеют. Свои, полтавщи, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть и жалко было, ну, да ведь свои - и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

 Жрать охота, — говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

 ...бло-ха... ха-ха!.. бло-ха... — чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху! Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на ре-

ченьку...», «Не нскушай...», «На земле весь род людской...». А одна пластинка запела: «Бо-же, ца-ря хра-ни...»

Кругом загалдели...

 Мать его в куру совсем и с богом!... Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги илуших.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы, Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

# XXI

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

— Дэ батько? А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрымя боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще-белые и глядят на шоссе.

Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

Шо таке?! Ше рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопредленностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

 Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..

 — ...Вам говорять... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна. Но конные были неумолимы.

 Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и соллатами, а то мешаете, праться не даете.

ами и солдатами, а то мешаете, драться не дае

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

Вы уйдете, а мы останемся, — спокинете нас.

 Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мещаете, бой буле.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпилнсь пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошадином отчаянно мотают головами, быот копытом под пузо. Скозоз. листяр синеет море. Но все видят только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же клопцы с винговками, такие близке, такие близкие, такие родыме. То сидят, то свертывают цитарки из листьев широкой травы и насыпаьют сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись,

и все шире и шире открывается шоссе, и эта ушпряющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль,

таит угрозу и несчастье.

Койные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостио белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают н причитают. Скюзь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную

строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянпо хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, керхъестественно рутаясь, со всего плеча стали креспить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ущам. Лошади, крапя, крутя головями, раздувая кровавые ноздри, выкатив крутлые глаза, бились в дышлах, вскилывались, на дабы, брыкались. А сзадн подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов, ребятники визжали как резаные, секли хворостнями по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы нетошно кричали н изо всех сил дергали вожжами, раненые возяли по бокам костклями.

Обезумевшне лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь на худой сбруи, в ужаес храня, понеслысь по шоссе, вытянув шен, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочались, отрывались, катывались в исоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотиые части.

Никто инчего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться— громады гор давио отгородили их. Говорили, будто черкесы, ие то калмыки, ие то грузниы, не то народы меизвестного звания, и спла-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали бежейские телеги на войсковые чассти, — инчем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого. Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел.

Уй-ми-и-тесь, вол-не-ния страс-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шины, иглы последине ложотья, искали одичавшие иестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-зверимом перекосив рожу, набивали жиль кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу— голые, с крояваю-изодраниой в ложоть кожей— и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ин взад, ин впе-

ред: да голод не тетка, все лезут. Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет

небольшое поле недозредой кукурузы — где-инбудьпод берегом приткиулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Соддаты домают кукурузимые метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладоии, выбирают сырое зерио — и в рот и долго и жадио жуют. Матери, набова зерен, тоже долго жуют, но не гло-

матери, наорав зереи, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжижениую слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но инкто уж не обращает винмания — привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторои доносятся песии солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотимми частями, и все вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

## XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними — узоке шоссе. По шоссе через пенистую гориую речку мост железиодорожного типа, — мимо мего нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пульеметы и орудив. В этой сквозной, сплетениой из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыяряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колене и крутят цигарки, насыпая сухими листья-

MH.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборваниые, босые; у половним по два, по три патрона на человека, а у остальной половним один внитовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шести надцать спарядов. Но Комух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батарен, и переполнены спарядами зарядные ящики, а кругом родиая степь, по которой привычно развернется вся колониа до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами.
 Знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят гла-

зами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на

мосту все одно не полиземо...»

— ... от козаков мы оторвались, — горы нас отгородили, есть у ияс передышка. Но новый врат заступил, дорогу. Хтось такие? Це грузины-мешеники, а меньшевики — одна цена с кадетами, однаково едиаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить совитску власть...

А солдатские глаза:

А солдатские глаза:
«Та цилуйся с своей совитской властью. А мы бо-

сы, голи, и йисты иэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это - ги-

бель. И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

 Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все как один, поняли, что сумасбролную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) пол пулеметным огнем это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить. будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на иих были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воииственны папахи и барашковые кубанки, так оживленио мотают головами, выдергивая повода, чудесные степные кубанские коии, и, видимо, любуясь, все смотрят на иих - и они дружио гаркиули:

- Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы, горы чу-

довищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шен, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади поиеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапиели, оглушенные дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили.

Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

Урра-а-а!! — пошли рубить.

Грузниские части, стоявщие поодаль от моста, отстредиваясь, бросидись уходить по щоссе и скрыдись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезаниые, кинулись к берегу. Но грузииские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузииские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, закличали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чериелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок - тянет колодком, а внизу, на шоссе - жара, мухи, пыль,

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего - одни повозки, а там — поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!...

И на третьей:

 Ты цытьте вы! Дэ ии узяты?.. Чи на стину лизты? Бачишь, стины? Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрыва-

ясь, истошно кричат:

— Ма-амо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-ис-

ли-цы!.. ку-ку-ру-узы... дай!.. Как затравленные волчицы с сверкающими глаза-

ми, матери, лико озираясь, колотят ребятишек, — Цыть! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы, - и плачут злыми, бес-

сильными слезами. Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

Ма-амо, кукурузы!...

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому ротику и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

Не хо́-очу! Не хо́-очу!

Матери в остервенении колотят.

Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, THETTOTAL

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассмат-

ривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось, Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива креминста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом, - там околы противника, и шестиадцать орудий жадио глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали, - места живого не осталось: солдаты отхлынули назад, за скалы. Пля Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развериуться иегде, один путь - шоссе, а там смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузниские пароходы. Надо придумать что-то новое, - но что? Нужен какой-то иной подход, - но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропники,

Товариш Кожух!

Кожух полымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

 Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше, - всех перебьет Грузия. Зараз мы были, как сказать, на развелке... добровольцами. Кожух, так же не спуская глаз:

 Дыхии. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

- И вот те Христос, это лесной дух, - лесом пробирались все время, иу, надыхали в себе.

- Хиба ж тут шинки, чи шо! подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой. - В лиси одни дерева, бильш ничого.
  - Говори лело.
- Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями - духан. Мы подползди - четверо грузин вино пьют, шашлык едят; звестно: грузины - пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели, - не ждали. Мы еще одного прикололи, а энтого связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны, - жалованье большое получают, а вина и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.
- Та нэхай воно сказыться, це зилье прокляте... Нэхай мени сковородить на сторону усю морду, колы я хочь нюхнул ёго. Нэхай вывернэ мени ус!о требуху...
  - К делу.
- Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остатнего грузина приволокли сюды, и духанщика, чтобы не распространял. Опять же встрели пять мужчинов с бабами и с девками, - здешние, с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, всё бросили, до нас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают, — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтить можно. — Гле они?

Здеся.

Подходит командир батальона.

 Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

— Та що ж, — говорит внимательно слушавший солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке, — що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скочить зайцами с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, нногда неожиданные, остроумные, яркне, — и общее положение выступает отчет-

ливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюстн, колкие, под насунутым черепом, недопускающие

глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями, да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить! «Поопадем... ни одной лощади не вернется...»—

«Пропадем... нн одной лошади не вернется...» стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал,

язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолнли. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла. ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

Всех уничтожнть!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках

папахи:
— Будет неполнено, товарищ Кожух, — и лихо

стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по каменьям к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить парохолы на пичале.

И, опять помолчав, уронил:

Всех нстребить!

«На море грузнны поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поолиночке...»

А вслух дружно сказали: — Слушаем, товарищ Кожух.

Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вер-

шии: одиообразио и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всек в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за инм кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущениям взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество тесинвшихся штыков.

Все смотрели не спуская глаз на Кожуха, — у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо ви-

дели - из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбираты: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодоливые: патройов нэма, снарядов к орудню нэма, брать треба гольми руками, а на вас оттуда глядят шестиадилать орудий. Но колы вси как один...—Он с секунду перемолчал, железное лицо каменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захоловуло: — Колы вси, как один, ударимо, тоди дорога открыта до наших.

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и сол-

даты закричали:

 Як один!! Або пробъемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последне уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камиями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоне к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодио ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

Грузинский офицер с молодыми усами в тонко перетанутой красной черкеске, в золотых погонах, с черними миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Ту-

да скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе изза скал, — попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывавшиеся в море, — да, все, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, мало их не пустить — их надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, гле шносее спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту воиючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутансом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадипе, которая ползет

по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой, за девчонкой, за гречанкой?». Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдать...) ... но он истиный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг весх авынтористов, под маской социализма разпузлывающих в массах самые низменные инстинкты

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа. — он беспошален, и

эти поголовно все булут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полоску шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную

тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выдоженные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа. — все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех. - от соллат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и когла он стройно холит. чувствует - носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек. Чего изволите?

- «...Эту девчонку... гречанку.., приведи...» Но не выговорил, а сказал, строго гляля:
  - Ужин?

Так точно, Господа офицеры ждут,

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку соллат с хулыми лицами: не было подвоза - солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь. провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами,

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в краснвых черкесках, торопливо упал; все встали.

— Процу. — сказал полковник и стали все уса-

 Прошу, — сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хо-

рошо, что не послал...»

## XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и всё в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не ваберется.

Й опять медленно тянутся десять шагов, медленный

поворот, и опять...

Пома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Ница, и на руках у нее маленький Серго, Когда он уходил, Серго долго смотрел на него черносливовыми глазами, потом запрытал на руках матери, протянул пухлые ручовки и улыбонулся, пуская пузари, ульонулся чудесным безаубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слонями лицо. И эта безаубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадыва-

емый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высогы. По шоссе ящернца не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию, — очень хорошо... В России, говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыба-

ется, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается... Голова неизмермиой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мешают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. От-

чего в Грузин таких не слыхал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

— Нина, ты?.. А Серго́?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый провал. Далеко закричала

птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернога, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в имом расположения звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает. «Надо ходить, а то опять...» — да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрява, из провала, бесконечная и несоллимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили: «Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе— акі., но не от того, а от другого ужаса: в напряженно-предрассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть скатившихся... Они всё довышались: показались шен, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

Вперед!.. в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок,

#### XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в яснеющем рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резсый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, несся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами

стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он несся ногами, с такой же быстротой — нет, не через мозг, а через все тело неслось:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для пих... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не уби-

ли... Господи!., жизнь-то - жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот не-€ется страшно близко, сзади, с боков. Еще страшнее. наполняя умирающую ночь, безумно накатывается єзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится; кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это --- штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у ме-

ня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь —

жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасенье!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев и неслось: крррак!.. крррак!.. и вспыхивали

и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Оп летел мимо белых домиков, бездушно глядевшкуерными немыми окнами, летел на край города, туда, тде потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию, Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадинцу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единетевную, родиую, где так чудесию пакнет весною цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий элой, где Тифлис, Воропцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...!ить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко назади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадух, и вместе с ними покатиля такой же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский

полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спасн-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку, — калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее

одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкне части, а расселась под нанскось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

#### XXVII

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, даоры, шюссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шев без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрнке, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — всё они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях — всё повозки, людн, лошади. Сучета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови, — буйно-радостно раскатывается:

— Урра-а-a!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла,

галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клеш, круглые шапочки и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Греби!

Причалива-ай!

— Кро-ой!!

Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали

ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмаленую рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по по-

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться! Як лубок. И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

 Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со веск сторон; решительно скинул тряпье и голый полез, длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застетнул, а кинзу вырез. Хмыкнул: Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон, - в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул: Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор,

що таке?

Но Хведору было не до того, - он вытаскивал си-

тец бабе и ребятам - голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

Хлопьята, гляньте! Опанас!...

Магазин дрогнул от хохота: Та це ж бабын портки!

А Опанас мрачно:

— А що ж. баба нэ чоловик?

 Як же ты будещь шагать. — разризано, усе видать, и тонина.

А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел.

 Правда. То-то дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка все, что там было, и стал молча надевать одни за другими, - шесть штук надел;

кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно поролн их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, - кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпеж стало, — рассыпались кто

куда.

## XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие, - в крахмаленых, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странные торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя: густо белели выше колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью

кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товариши!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, быемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто палР

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали, - пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

Я. командующий колонной, я назначаю два-

дцать пять розог каждому, хто взял хочь нитку. Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан; штаны висели клочьями: как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

- У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания - никто не

тронулся... И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге

густо стояли одетые кто во что горазд.

 Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Beel

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала

класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмальные рубахи, дамские кофточки, лифчики; сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух полошел к фланговому. — Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, н солнце жгло ему голый зал.

Кожух ржаво закричал:

Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему

солниу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбиралн его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропнл нас?» Разве не онн нграли им, как щепкой? Разве не они хотелн поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когла честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия - он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он занкиулся сказать: «Хлопцы, завертывайте назад, до козаков, до офицеров». - его бы полняли на штыкн.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся нап лежавшими:

Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленые рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил

фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух следал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положилн назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

## XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко; гаснут; заввенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать. Над городом синевато озаренный свет электриче-

ского сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э. оудь здорова, бабуся! Бабо Горинио! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, — из своей же станицы. Котелки подвещены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, парица небесная, що ж воно таке?! Пшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки изма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров. За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-заличиный:

# ...Возь-ми сво-ю жи-и-ии-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

 Що ж воно таке... — это баба Горпина. — Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона наскрозь прокипить.

 — Во́!.. — говорит солдат, протягивая к костру красно озаренную ногу в новом английском штибле-

те и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей

робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?..

# ...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-ба-чный...-

продолжал свою песню солдатик да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно озаренным лицом стал смотреть в костер. Затейливо выделывала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

И все были люди, и у кажного — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтобы разглядеть гововиется. Плюнул в костер, зашинело. Должно быть, молчание в этой вяруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говов, блань.

, орань. — Что такое?

— Шо таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толла солдат, и костер неверно и странно выхватывал из техноты то часть красного лица, то подиятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах точенько перекваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «Мама...» Но он ничего не говорил, а

только озирался.

- У кустах спрятался, все никак не справляясь с хватившим волнением, заговорил солдат. Это каким манером вышло. Пошел я до встру к усты, а наши еще кричат: «Пошел, сукии сын, дальше». Я это в самые кусты сел, чего такое черное? Думал камень, хвать рукой, а это он. Ну, мы его в приклады.
- Коли его, так его растак!.. подбежал маленький солдат со штыком наперевес.
- Постой... погоди... загомонили кругом, надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая

с разбитой головы. Солдаты стоялн, положнв руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и все вре-

мя, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди, и шестнадцати нету...

Разом взорвалн голоса:

— Та ты хто такнії? Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузнинь чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные

голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такий?

 Вон лежнт молокосос... Ще н молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался н стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уроннв так, чтобы грузни не слышал:

— В расход!

 Пойдем, — преувелнченно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.
 — Куда вы меня ведете?

Трое пошли, н нз темноты донеслось с той же пре-

увеличенной серьезностью:

В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкциями раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла

гармошка, затренькала балалайка.

 Мы лесом як продиралнсь тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к инм не влизим и не уйдем, — день настане, всих расстреляють...

— Ни туды, ни суды, — засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворилнеь сукним диты, що сплять; зараз начнуть поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков — обон полки смажнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся... — А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы до верху, осталось сажени дви, прямо стиной: нияк не можно, ин взад, ин вперед, — затанилсь всис. Батько выраз у одного штык, устромив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягалысь до самого верху.

 А у нас цельный взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камия на камень. Темь. Онн оборва-

лись, один за одним, в воду — и потопли.

Но как ожнвленио ин стоял говор, как весело ин горели костры, темноту напряженио наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — н показала.

Сталн глядеть туда. В темноте, где невиднмо стоял масснв, мелькалн дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

 Это же нашн команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

#### XXX

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускает-

ся. — шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно нечезая. Снияя бухта, как карандашом, прямолниейно очерчена тоненькими линнями мола. Чернеют черточки оставленных грузниских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прижватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячинь. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая маслено-черные постромки, отличные грузниские лошади везут шестиадцать грузниских орудий. На грузниских повозках тявиется множество всякого военного добра — полевые телефоны, палатия, колючая проволока, медикаменты; тявутся санитарине повозки — всего хоть засыпься. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая голо-

вами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы у каждого по двести, по триста патронов у пояса, боро ро шагают в веселых горячну облаках белой пыли, и кучами носятся свыкишеех с походом, неогстающим мухи. Дружио в шаг разносится в солнечном сверкании:

> Чи-и у шин-кар-ки-и ма-ло го-рил-ки, Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...

Бескоиечно скрнпят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхуда-

лые детские головенки.

По тропинкам, сокращению между шоссейными пестлями, нескончаемо гуском тянутся пешеходы все в тех же картузах, нстрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а абыв в рваных юбках, босме. Но уже инкто не подгоинет хворостниой живиость, — ни коровы, ин свины, ин птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мнмо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сполэти снова

в степн, где хлеб н корм, где ждут свои,

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою тай бу-дем пить, ве-с-се-ли-и-ться... То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластннок набрали в городе. Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег встало голубой стеной и постепенно закрылось обступнвишими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жилье зверей.

К вечеру над бесконечно скрнпевшим обозом стояло:

— Мамо... нсты... нсты дай... нсты!..

Матери, исхудалые, с почериелыми лицами, похожими на птичьи клювы, вытянув шен, смотрели воспаленными глазами на уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босьми ногами около повозок, — ми нечего было сказать ребятниках.

Подымались все выше н выше, леса редели, наконец остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелии, громады камениых обвалов, Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались дико, разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лоша-

лей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; всс посерело. Вся промежутка иаступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бещеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, синзу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось иаправление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединениые, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, ие зная, что и кго кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черио-бушующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, по-

возки...

— Помоги-ите!

Ра-а-туйте!.. кинец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и дежду:

— Ма-а-мо!.. ма-амо!.. та-а-ту!..

Им казалось — они отчаянию кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер,

непрерывио выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернуя колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в чериоте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубщь навпісших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужасиее, в этом безумно трепешущем свете все быто мертво-неподвижно неподвижны косые полосы воды в воздуже, чеподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чериеющие рты на полуслове, и бледны синие ручонки детнишек меж мокрых полушек. Все недвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая допаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ушелья, леса, провалы,люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки. — больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков; ветра, грохота и нестернимо тренешущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра. чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

- Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошали десятками падают. по всея шаше лежат. Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы.

которые сурово громоздятся, и говорит:

- На ночлег не останавливаться, идтить безостановочно, день и ночь идтить!

— Лошади не выдержат, товариш Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли - хоть листьями кормили а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

 Идтить безостановочно! Будем останавляваться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешнвшнеся кавалеристы ведут тянуших назад повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелнны. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелный, и ущелья полны ин на секунду незатикающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отражение, разрастается в дикий, несмолжаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закрачал исступленно, все равно челювеческий голос бесследио потонул бы в этом на десятки верст скупнтуче-режишем движении.

Детники не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, неступленно глядя на петлями уходящее к облакам бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи

глаза.

Загорается неподавнымі дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным неступленнем хватазотся за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надривность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный, бесчысленный скупи колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатиется, валится наземь, ломая дышло, и уже не подиять: вытянуты иогн, оскалена морда, и живой день меркиет в фиоле-

товых глазах.

Синиают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки нли сажает на горб. А если много. если много — одного, двух, самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и ухолит, с сухими глазами, не оглядымавсь. А сади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвижную, живые лошали — мертвую, живые дети — живых, и не замирающий, тысячекрат отраженный, бесчисленный скрип спокойно глотает свершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься, подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

Ни... иэ дойду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебия и

смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почериелый ротик, глядят исподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

Та иэма ж молока, мое сердце, мое ридие, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою

последиюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почериелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый, беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будэшь мучиться, в муках

ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, синмает с шен нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отражен-

ный голодный скрип в голодных скалах.

иын голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колониы, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повод еле ступающих коней. и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ин одной не было, — все укромно прилипли под повозками к дрожинам, — теперь иосятся тучами. — Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы.

що зънлы чуже мясо, вси хвосты спустилы. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

 — Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомои, иехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б...бб...б... н... ббн... мм, бнм, бб...о — бнм-бом... Шо таке за чудо? кк... ллл.. кл... о... н... кло-у-ны... артисты сме-ха... Чудио! А ну. грай.

Он завел качавшийся на выоке притороченный

граммофон, вставил пластнику и пустил.

С секуиду на лице подержалось иеподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъ-

екался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмивающе заразительным смехом. Вместо песни на граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохоталн двое, то один, то другой, то вместе иеобыкновенно тонкими — как будто щекотали мальищек, то по-бычуему — и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истернике женщины; хохотали, надрывая животики, иступленно; хохотали, как будто уже не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам, потом не удержались и сами стали хохотать в тои хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побе-

жал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему, — тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

 Та чого воны покатываются? якого им биса? и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди и в полтора десятка верст сквозь неумоляный голодный скрип колес среди голодных ска

Когда этот кохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый

раз побледнел за все время похода.

— Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

ха, сказал:
— А черт их знает! Сказились. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошаднные бедра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подерги-

вать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

## XXXI

— Сколько их?

- Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутый лошадью к гриве, — лошадь с мокрыми бо-ками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюлно

Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

- Верст с десяток або с пятнадцать, за перелес-KOM.

 Сверток с шоссе туда есть? — Есть

— Козаков не видать?

 Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорять. козаки верстов за тридцать за речкой околы роють.

Кожух поиград желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как булто оно не было перел этим вареное, как мясо.

 Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо них все полки, бежениев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

Крюк большой... падають люди... жара... не

йил

Маленькие глазки Кожуха винлись в звойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не сли. Горы сзади, во нужно идти изо всей мочн, выйти из пустынных предгорий, добраться до ставии, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять—пятнадцать верст крюку. Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания

Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветнлись сталью, и,

протнекивая слова сквозь зубы, сказал:

Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела. Оудто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящимся облаках — чуялось — движутся тысячу полодиях.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатилась, и за ней покатилось нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за си-

денья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въекал в непроглядно волнующиеся удушливе облака. Нячего нельзя разобрать, но слышно утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно-сожженные лица мутно отсвечивают капариши потож

Ни говора, ни смеха, — тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарком переполненном молчанин, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скопп осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися

ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы. Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с нимн, - теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где

какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и в воспаленные лица солдат исступленно глядит солице. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи,

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой.

хриплым голосом скомандовал:

По-олк, стой!..

Лушная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали и, все удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса. Батальон, стой! Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко, едва уловимо подержалось и мягко погасло:

— ...сто-о-ой!...

Гул шагов в головной колонне смолк, н все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспошадного зноя, Потом разом наполнилась многочисленным сморканием: откашливали набившуюся пыль; поминали матерей; крутили из

листьев и травы цигарки, - и медленно оседающая пыль открывала лица, лошалиные морлы, повозки,

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солннем лежали вытянувшись на спине

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

Вста-ва-ай!.. Эй. полымай-ся-а-а!...

Никто не шевельнулся, не тронулся; так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груду камней, налитых зноем.

 Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола! Как приговорениые, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли, как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли, вразброд, по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленио затолклись

тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чериеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя, изнеможенно подымаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся щоссе,

Вдруг неожиданно и страино:

Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видио, как торопливо сворачивают части, спускаются конные, и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-зиойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

- Мабудь, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло. - Голова!.. В лиси тоби перины сготовилы, рас-

тагайся

Та пышок с каймаком напеклы.

 С маслом... Со смитаной...

— С мэдом...

Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке, - и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу, - сердито сплюнул тягучую слюну:

Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

 Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадуть варэникив, - будут вид тебе морды воротить.

Го-го-го... Хо-хо-хо...

Хлопцы, а ей-бо, должно, днёвка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю. - Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите.

грайте. С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш... пш... вы уда-ли-лись... пш., пш., ве-ес-ны-ы.,

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагаюших, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякщий высокий тенор начал:

А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

> ...Чо-го мо-скаль хо-че, Тильки жда-ла ба-ра-ба-на, Як вии за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

> Як дож-да-лась ба-ра-ба-на, «Слава ж то-би, бо-же!» Та и ка-же мос-ка-ле-ви: «Ва-ре-ин-кив, може?» Аж, пид-скочив мос-каль, Та ин-ко-ли жда-ти; «Лав-реиин-ки, лав-реиин-ки!» Тай по-бит из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

> ...Ва-ре-ники!,, ва-ре-ни-ки!.. Ку-у-да-а... ку-у-да,, ве-ес-ны-ы мо-ей зла-ты-е дин-и,...

— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвысшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из равной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обянсли отрелья, в выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся воги.

Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож:
 в лиси встренься — сховаешься от ёго.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда, — думает Кожух, — встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшш... "Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

 Що таке? що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...».

Водворилось могильное молчание, полное гула ша-

гов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону— в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфине столбы, становась все меньше и пропадая в дрожащем зиос точеньким карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно виссело четыре голых человека. Черно кишели густо вълетающие мухи. Головы патнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петло; оскаленные зубы; черные ямы выжлеванных глаз. Из расклеванного живота тилулись ослижло-зеление витуренности. Палило согнще. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, рассеятось, постоя, потлядивало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вы-

резанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.
— Батальон, сто-ой... Рота, сто-ой!...

Так и пошло по колонне, замирая,

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, при-

торный смрад. Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, снялн. А у кого не было сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова.

— Товарищи, — и показал бумату, которая на солние осленительно вырезалась белизной, — от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавиде с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен вылейшем отношеник большевикам». — И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить, — не о

чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад. В безмольии звенящий эной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смвад. Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бъется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смот-

рит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с В первом взводе с правого фланга покачнулся с Лицо багрово вздулось, вапружильсь жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую паль.

Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили, — солице убило

Прошли немного, повалился еще один, потом два.
— Двуколку!..

Команла:

Накройсь!

Кго имел, накрылись шапками. Иные развернули дамене зонтики. Кго пе имел, на ходу кватали сухую тразу, накорачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штани, рвали на куски, покрывались по-бабы плагочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая гольми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать.— все быстрее. все разма-

шистее идут тяжелые ряды.

Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...
 И опять сечет и дергает заморенных лошалей.

«Добре, диты, добре...— из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза— голубая сталь.— Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах. Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова

колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Инчего не видио. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подхо-

дит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бъется одним биением сердце, бъется одно невиданно огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями раз-

лезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, слад-

кий до тошноты запах жареного мяса.

Потом меринм гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команым постепенно выравневаностя в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнажениями головами, не вида ин уходящих, как по интке, столбов, ин страшно коротких, реаких до черноты полуденных теней, впиваясь искрами мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

- Накройсь!..

Идут все быстрее, все размашистее, тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков,— есть одно неназываемое, громадное, едипое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бъется одно неохватимое сердце.

И все как один, не отрываясь, впилнсь в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Синё затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тяпутся повозки, арбы с детьми, с рапеными.

Их останавливают на минуту н говорят:

— Вашн братья... Генеральские дела...

Потом двнгаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятншки нспуганно шушукаются:

Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?
 Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытнрают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающе небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светалей. И будго горы кругом чернеют, а это, оказывается, косоторы, а горы давно заслонила иочь, и чудится кругом незнаемал, танистенная, смутная равинна, на которой все воз-

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробылы з имн!.. Та зверюки... Та скаженнии... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися вологами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заиграв-

шее небо безумно мечется.

— ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша снла, дэ ж ваше слово ласкаве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому слоэьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и сно-

ва безумная ночь мечется.

— Та чого ж воны маробилы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, н опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привя-

зали на последней повозке. Ушлн.

И было безлюдно, и стоял смрад.

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлися пожар восстания, большевистекие силы повсоду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями. Добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в сотстании задержаться, упереться, остановить остероенелый напор генералов,— и отдают город за городом, станици за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула на железного кольца восставших и нестройной громальной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не счепни догнать: так быстро они бежали, а теперь ка-

зацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через стры банды везут с собой неметно-награбленные богатства — золото, дватоценные камин, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босме, без шапок,— очевидие, в снлу старой боспикой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются,— всё, все богатства, все драгоценности, всё неудержимо само плявет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ним спускающиеся с гор банды и не выпустить ин одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал послал

навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солице; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики

выкатывают бочки с вином.

 Вы же нам хочь одного балшевнка приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

Пригоним, готовьте перекладины.
 Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело заклубились гигантские облака пыли.

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

Эх, и рубанем же!
Урра-а!..

— в ура-я:... В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись, и пошли бешено лететь с лошарей казаки с разрубленными папаками, с перерубленными шеми, либо сразу на штыки подымают и лошадь и всадника. Повериули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклатные босяки, гонят две, три, пять десять верст, — одно спасение: кони у них морение.

Пролетели казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из коиношен, и опятпогнали; и много казациких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перекваченных серебрятыми с чернью пожедями, зачернело по синенощим кургавам, по желтому жинвыю, по пе-

релескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили

орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы дием: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дъяволы навалиянсь на козаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изригая длинные полосы отня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайней степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, пикто не обращал внимания, привыкан. Только когда смолкло, показались с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщимы, с почернельми, измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремена, за поводыя:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами. А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

Жив., Живой... Раненый... Раненый... Убитый,

зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых — матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых — быотся на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а...а, не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой,— вскочил поп как встренанный, засуетился. Вслели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу,— книзу разошлась, как на обруче,— такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

Бачь — и дьякона пригналы и дьяка.
 Дьякон дуже гарный: пузо як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-а-тый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными исхудальми лицами — им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший притч, слегка толкнул лошадь— она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу;

Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена

свыня, усю шкуру...

Поп, дыякой, дьячок в ужасе скосили на него глаза, И сейчас же дыякой зарвеел потрясающим ревом.— вороны шумно подивлись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподизвишись на шипочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу,— в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

Ночь поглотила громаду степи, и увалы, и сниевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороие,— там ип одного огонька, ни звука, как будто ее тет. Даже собаки молчат, напуганные диевной каномадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея сиарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, иад садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, ексота,

 — А-а-а...— злорадио говорили казацкие артиллеристы,— за шкуру берет...— подхватывали орудия, иа-

катывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясио: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли кто куда. Жалко, что ном, а то бы дали им.

Ну, да еще будет утро.

"Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечнвают крохотиме глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустыл перед вечером цепи, велел наступать вяло я залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатиой тьмы пошел проверить,— все на местах, все над самой рекой, а под шестисаженным обрывом шумит вода; шумит река и иапоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это иачалось.

Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков зиал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как

пихиут комаидиры.

В горах пошли дожди; дием река несласс бещеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже узитрились вымерить. — река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть, — ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промонах, в кустах, в высокой траве под непрервано рвущимся шрайнельным отнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, иа той стороне реки, иа который он ударит.

Влево перекниулось два моста: железиодорожный и.

деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно

наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку,— достаточно им насыпали,— и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свеив темноте головы, слушали вместе с казаками шум несущейся воды и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала прозрач-

неть. Разморённо предрассветное бдение,

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу, не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой просыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, мо-

нотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленнями казаками, закинела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей—было кишевшее, переплетшесся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложильсь сотиями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевыти, которых ови гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за инм, надрываясь, бежала пехота. Захвачены батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — все проступало

яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах. - захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до

подвала все обыскали. — нет его. Убежал. Тогла стали кричать:

Колы нэ вылизишь, литэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотлираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал,

 Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка... В шебень закопалы

там, у горах,— та я ж не кричав. Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась куча железнодорожников. — Генерал Покровский ночевал. Трошки не засту-

кали. Как услыхал вас, высадил окно совсем с рамой. в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так бувае?

 Господа завсегда так: дохтура велять. От гады! И сплять як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые, И опять у бежавших над страхом и напряжением подымалось неподавимое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу занимали главные большевистские силы: казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солние

длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически быются женщины, рвут на себе волосы, - другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды? — Та за попом.

Та ммать его за ногу, вашего попа!..

А як же ж! Хиба без попа?

- Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы. Шо ж оркестр? Оркестр — меднии трубы, а у
  - попа жива глотка. — Та на якого биса ёго глотка? Як зареве, аж у
  - животи болить. А оркестр воинска часть.

Оркестр! оркестр!...

Попа!.. попа!..

 Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!.. И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдаты:

Оркестр! оркестр!

Оркестр одолел. Конные стали слезать с лошадей.

- Ну, що ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

## XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыживая, подтягиваются батарен; грозно и тесно ндут офицерские батальоны; все новые н новые прибывают казачы сотии, —темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо уходиты! Надо уходить; еще можно прорвать ся, еще нодалько ушили главные силы, а Кожуж...стоит. ся, еще нодалько ушили главные силы, а Кожуж...стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает: не боеспособны они; если предоставить их своим снлам, казаки разнесут нх виребезги—вее будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркиущим

пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный окват совершался с неодолнмой силой, и в подтверждение, тяжко потрясая и степь 
и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерива стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками,—а Кожух не двигался, только отдал приказаине открыть ответный отоль. Дием ила теми и другим 
окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась отиенным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел дейь, прошла ночь; гремят, натреваясь, орудия, а задник колони нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колони все нет. Стали таять патроны, снарады. Велел Кожух бережией вести отого Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не илут дальще — ослабил, думают, и стали гото-

вить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, помнитуно вспыхнвающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

 Я на часок ляжу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!. плохо дело... Вскочил Кожух, ничего не поймет, тде он, что с ним. Провед рукой по лицу, паутину снимает, н вдруг его поразило молчание, — день н ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная грескотна наполняла темноту. Плохо дело, — значит, сошлись

вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услыхал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку — пригодились грузинские телефоны.

Я — командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

— Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

 Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...
 Держитесь, вам говорят! В резерве — ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо налево,— прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

 — как вы смели оросить свою часть?
 — Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Изза повозок, из-за токов, из-за черноты изб вонзаются в темноту мновенные отоньки револьверных, виятовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же быот... А может, это снится?

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос,— хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожу-

хов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...» Но это только доля секунды. Темь, не видно, но

чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос скозь стиснутые челюсти:

ный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

Слушаю.

Исчез в темноге алькотант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженей на пятьдесят темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли где как попало и отстреливались. В черноге можно разглядеть перебегающие спереди стустки людей, все ближе и блаже... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по оточькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почуствовал себя жак рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные

фигуры: согнувшись бегут, винтовки наперевес. Кожух:

— Пачками!

И повел пулеметом. Тырр-тырр-тырр-тыр...

И, как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редея. Снова непроглядная темь. Реже выстре-

лів, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки. А позади, в глубине, гоже стали стихать выстрелы, крики: казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросати лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашижами челез пот, из котолого пахлю водка.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище

арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью

был Кожух. Прислали парламентера. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжко отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слыхать подходящих колоны. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться всем погибнуть; пробиться— задним колоннам погибнуть,

## XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи — повозки, лошади, старики, дети, раневые, говор, гомон, — засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: a-a-a-a!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: a-a-a-a!..

Потом зачернелось, отделившись от леса, — стусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную кольслющуюся полосу, и покатилась она к лагерю, вырастая, и покатилось с нею, вырастая, все то же полное смертельной тоски раз-а-а!...

Все головы, сколько их ни было,— и людей и животных,— повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески,

Головы были повернуты, костры краснели пятнами. И все услышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары. ...A-a-aa!..

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

Козаки!., козаки!., ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, навострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

Сме-ерты.. сме-ерты!..

Все, сколько их тут ни было, ехватив, что попалось под руку,- кто палку, кто охапку сена, кто дугу; кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли, — все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

- Сме-ерты., Сме-ерты.,

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

Смелть... сме-елть!...

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них. численно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно непроизвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, привстав на стремена, зорко всматривались в черно накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов - без выстрела сходиться грудь грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах.— много казаков полегло в ролной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсогда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага, — все выливались новые воинские массы, и страшно переполнял потемневщую ночь гровный реа.

— Смерть!!

Когда увидали, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

## XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесне подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артильгерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колони.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успоконть неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно присстановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых кокпы неприятеля, но так, чтобы не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая такая, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон; смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму, — скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он, — тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

Товариш Кожух...

В избу вошел здъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

 Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал: слышно — шумит река, и за окнами темь.

Во письмо. Генерал Покровский... дюже уж матокал мене... — И застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

«. П. М. мерлавец, мать твою, опозорил весх офицеров русской армин и фолт тем, что решился вступить в рацы бозывленной, воров в босякое; имей в выду, бавдит, что тебе и твом босяком привись комец; ты дальше не убращь, потому что окружем мого мень вобсками темерала Геймяна. Мы тебя, мерзавец взепь шошады, то есть за свой поступос даться только арестантсян пошады, то есть за свой поступос даться только арестантсян потам, то есть за свой поступос даться только арестантсян протям, тоглая и приказиваю тебе исполнять мой приказ се-дующего содержания: сегодия же сложить все оружие на ст. Белерст западие ставция; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мие, в 4-30 железнодомуную будеть и врасстояние 4—5 верст западие ставция; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мие, в 4-30 железнодомуную будеть;

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись,

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

 Товарищ Кожух, — говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица, — вторая колонна полходит!..

Несстественно-ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а ои, Кожух, среди тысячи смертей, ущелел, ущелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся вороными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу-

богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаяст, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

Здорово, братушка, — сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха. — Хочешь чаю?

Кожух сказал:

- Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.
  - Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

 Да потому, что не пришли, — добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

 Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

Почему, почему! Започемукал, — густым красивым басом сказал тот. — Потому что устали,

надо отдохнуть людям. Только родился, не понима-

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ошушения: «Еслн разобью, так один...»

И сказал спокойно:

 Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв н усилю атакующие части.

Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, н на всей громадной фигуре, н на добродушном пред этнм лице легло выраженне бычьего упорства, — теперь его хоть оглоблей расшнбай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

Пойдемте.

 Одну минутку, — поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно н то же время мягко н веско; — Еремей Алексенч, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас вырежут».

Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не

имею... что ж, берн, какне частн подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземнетого человека:

 Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчьё, там мы можем, — самого черта наизнанкуу вывернем, а на сухопутье как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

 Товарищ Кожух, — дружески сказал начальник штаба, — сейчас напишу приказ, н колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как нн вертелся, а

без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо сказал адъютанту:

 Останьтесь. Вместе с колонной дойдите на станцню и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать. Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле длиниыми цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижио и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленио и неуклонно наползает два часа. В непрерывно

бегущем шуме воды текло время.

М хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданию вдруг раскололась ночь, и в расколе огнению замигали батровые клуба туч. Тридиать орудий горласто заревеля без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огнению обозначались перывыего ряущимся ожерельем ослепительных шрапиельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую динню, гае умиварал изоль.

«Ну, будет... довольно!... → мучительно думали казаки, влипиув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкиется расколотая ночь, можно будет передожнуть от этого утробио-потрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжко отдающийся в земеле, в рууди, в мозгу рев, так же то тамщийся в земеле, в рууди, в мозгу рев, так же то там-

то там стоиы корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, потасыв мгновенно наступнявшей гишиной и багрово мерцающие облака, и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частоком фигур, и вдоль покатился другой, уже живой зверокной рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с иечистой силой и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и

пятнадцать верст пробежали в полтора часа,

Генерал Покровский собрал остатки казачых, сотен, пластунских, офицерских. батальонов и повел обессиленных и инчего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «босякам» дорогу. Напрягая все сенлы, глухо отбивая землю, размашнетым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями осгро светятся точечки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепешущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ин одной минуты гуле больно вспычного обозы. Идут у чужих повозок, торопливо вспынвая босьми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки не выплажанные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся ранение. Кто прикрамывает на грязво обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто нанеможенно держится за край повозки костлявыми руками, — но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ин песен, из голосов, ин граммофона, И все это: и бесконечный скрип в облажах торопливо подымающейся пыли, и глухие зауки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчиша мух — все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таниственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостио амиет: наши!

Но сколько ни ндут, сколько ни проходят стании, хуторов, поселений, аулов — все одно н то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таниственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят,

везде слышат одно и то же:

 Былн, да ушли. Еще позавчера были, да заспешнлн, засуетнлнсь, поднялись все и ушли.

Да, былн. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших ко-

стров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры-обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были иедавио, были иедавио те, ради кого шли под шрапиелями немецкого броиеносца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками,-ио неотступио, недостижимо уходит снияя даль. По-прежиему спешиые звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо иагоияющие тучи мух, несмолкающий бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась, — угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таниственно и иепонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Казачки встречают, инзко клаияясь, и в ласково затаенных глазах - ненависть. А когда уходят, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На иочлегах к Кожуху являются с докладом: все то же -- впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни дием, ин ночью ин одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

Добре!.. Обожглись... — говорит Кожух, и иг-

рают желваки.

Отдает приказание:

- Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ии одной задержки. Не давать останавливаться. Идтить и идтить. На ночлег не больше трех часов...

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полудениую пыль, и в засеяниую звездною россыпью ночную темиоту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

Лошади падают, в частях отсталые.

А ои, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжестн перекладывать на другие. Следнть за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, идтить и идтить!

ходу, идтить и идтиты
Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой чёрты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после сиятых хлебов степь. И по-прежнему по
станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят лако-

Были, да ушли, — вчера были,

Глядят с тоской — да, все то же: похолоделые костры, иатрушение сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женшин, среди детей поползло:

Взрывают мосты... уходят и взрывают после се-

во казачки:

бя мосты... И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужа-

сом, шепчет спекшимися губамн:
— Мосты рушать, Уходють и мосты по себе ру-

шать. И солдаты, держа в окостенелых руках внитовки,

глухо говорят:
— Мосты рвуть... уходють вид иас, рвуть мосты...

— посты рвуть... уходють вид нас, рвуть мосты...
 И — когда голова колоным подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зняют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщеплениые сваи, — дорога обрывается, и вест безналежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказы-

вает:

 Восстанавливать мосты, наводить переправы Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солице, беля цепа. И по качающемуся, скрипучему, па живую интку, мастилу снова потекли тысячные толлы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, н осторожно храпят кони, нспуганию коскъ по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, н по-прежиему все глаза туда, где все та же недосягаемая черта

отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

 Товарищи, от нас наши уходять з усней силы... Мрачио ему в ответ:

— Мы инчего не понимаем.

- Уходять, рвуть мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падають десятками. Люди выбиваются, отстають, а отсталых козаки всех порубають. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводять с нашей дороги. Но все одио мы в железиом кольце, и, если так долго буде, оно нас задушить, — патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотио суженными глаз-

ками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь

зубы слова:

 Треба прорваться. Если послать кавалерий-скую часть — коин у иас плохие, ие выдержуть гоиьбы; козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и навалятся иа иас со всех сторои. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

- Как охотинк? Поднялся молодой.

- Товарищ Селиванов, возьмить двух солдат, берите машину и гайда. Прорывайтесь во что бы то ин стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходять?

На гибель нас. что ли?

Через час у штабиой хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, ие выпуская из зубов папиросы, возился около машииы, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата с лицами молодыми и беззаботиыми, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в

точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, инчего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

Гудит несушаяся навстрену буря. Косо падают по сторомам, мгновению улетая, хаты, придорожные тополя, плетии, дальные церквы. По узинам, в степи, в стаиннах, по дороге полия, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже инкого иет, и только бешено уст утится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченияя солома.

Казачки качают головами:

Должио, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль, — первый момент принимают за своето: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посвернит воздух вдали, растает, и все. Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, де-

сяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженио-смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженио ловят несущуюся навстречу доро-

гу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхаине в тонкий вой, исслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расшепленными зубами глядесван. Тогда бросались в сторому, делали громадиый крюк и где-инбудь иатыкались на сколочениую иаселением из бревен времениую переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольия большой стаинцы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали

навстречу белые хаты. Солдатик вдруг завизжал, обернув неузиаваемое

лицо: — На-аши!!

— Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

Наши! наши!! вон!..

— глашит нашит вонт... Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

- Yppp-all

Навстречу ехал большой разъезд,— на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных

выстрелов.

У Селиванова екнуло: «свои... от своих...» И он мальчищески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свои!.. свон!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машнны что-ннбудь можно услышать. Он н сам это понял, вцепился в плечо шофера:

Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно нехудавшим в эти несколько секунд лицом затормозни вдруг окутавшуюся дымом н пылью машину, н всех с размаху ссунуло вперед, а в общивку впились две цокнувшие пули.

Свои!.. свон!.. — орали четыре человеческих

глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дорогн, чтобы дать свободу обстрела нз садов, н стреляя на скаку.

 Убыот... — сказал окостенелыми губами шофер. отшатываясь от руля, н совсем остановил машину.

Подлетелн карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнули с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

 Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!.. Другне, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими липами:

- Рубн нх! чаво сметришь... ахвицерье, туды нх растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли.

Селнванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошаднных морд, средн занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло - отделились от приводнящих в неистовство пулеметов.

И тогда в свою очередь посыпалн отборной руганью:

- Очумели... своих... в задинце у вас глаза. В документы не глянулн, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

 Кто-о!.. Сначала спросн. а потом стреляй. Веди в штаб.

 Да как же. — виновато заговорнии те, садясь на лошадей, - на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Салитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

- Товарищи, вы только не пущайте дюже маши-

ну в ход, а то не поспеем, конн мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь: Перебейте, так их растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице - на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда,

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками. не успевая всего рассказывать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

- ...Матери.., детн в оврагах... повозки по ущель-

ям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы н щетинистый подбородок в ладонь, сидел, сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужну глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сндел, без улыбки, с каменными лицами.

чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

Вот документы, — и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя н предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

У нас совершенно протнвоположные сведення.

 Позвольте, — все лицо и лоб Селиванова налились кровью, — так вы нас... вы нас принима...

— У нас совершенно иные сведения, — спокойно н настойчиво сказал тот, все так же держа в шепотн длянные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз, — у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита до единого чедповека.

В комнате стало тнхо. В распахнутые окна из-за церквн доноснлась густая брань и пьяные солдатские

голоса.

«А у них — разложенне...» — со странным удовлетворением подумал Селнванов.

— Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с ненмоверными усилиями, после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

- Никита, сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, обвисшими по сторонам усами.
  - Что?

— Найди приказ.

Помощник порыдся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольнь, стал читать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивая предрешенность своего и всех присутствующих мнения.

## ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Персквачена раднотелеграмма генерала Покроккого к генерам Девявану. В ней сообщается, что смор, с тудасникого на правления, идет немечислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русски ласники, вернувшикся из Германии, и моракол, Они превосходяю вооружены, множество орудий, принасов, и веут с собою массу награжествиях драгоченностей. Эти броипроказачы и офицерские частя, кадет, меньшевиков, большевиков,

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно: -- И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать:

Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступ. лиске Разть за собою мосты; уничтожать все средства переправы; людки перегомять на нашу сторому н сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей.

Он опять пристально посмотрел в лицо Селивано-

ву и, не дав ему раскрыть рта, сказал:
— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подо-

зревать, но войдите же и в наше положение; мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

Да ведь там ждут! — с отчаянием векрикнул

Селиванов.

 Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

Кушайте, родимые.

Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Да что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри больше!. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порямся знакомые станицы, хугора. Сидит Селиванов с двумя кавадеристами, — у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под иими, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанио порскает машина, не спеша бежит с

нею подымаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпиускает лица, и оии начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гулнегоропливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы ие выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков: из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глязя;

Селиванов инкиет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

### XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает, — не видно ни плетией, ии улиц, ии пирамидальных тополей, ии хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпамы огоньки.

В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темного ведро, то загрызутся, загопают разодравшиеся кони и: «Тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерию, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ты!.. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Раздается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча: уляжется — опять только темь.

 По-сле-едний ио-неш-ни-ий... — сонио, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далкое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали,

А никого не видно — черный бархат.

Странио, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетии, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долго жданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками

главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, соино засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворениой двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает

по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяни вернется с поля, — целый день шагал, отваливая отбеленным лемеком червые жирыме пласты, и теперь удовлетворению гудят руки, ноги, и менщина готовит ужии, и на столе еда, и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка, — по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно сиял спорто и сосредоточенно рассматривает совершенно вазвалившийся сапот. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром, — вырывается буатующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резануло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькиули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды («эх, револьвер ку-

ды!..»):

— За миой!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, во удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоиом и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и поиесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечиика.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетием, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот ои, лупи!..

Непогасимым крнком стояло сзадн остро пронизывающе:

Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо-хриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!..

Вот он, гони!..

Чернее темногы вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, н оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков, — с той стороны ждали.

Бей ахвицерье!.. подымай на штыкн!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

Попались, сволочи!.. Коли на месте!..
 Беспременио в штаб, там допросить... Пятки

поджарим...

— Бей зараз!..
— В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха: он не отрывался от света, который лился нз окои большого двухэтажного дома училища — штаб.

окон большого двухэтажного дома училища — штаб. Вошли в полосу света — все разниули рты и выта-

ращили глаза.

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

Шо ж вы, сбесились?!

— Та мм.. та як же воно!. Та це ж матросня. Приходять, сказывають: двоих алвицерьёв открыли, шпиены козацике. Кожула хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним алвицерьёв, а вы караульте позадь забора. Як воны зачить сигать, вы им пид зад штыки, излай сядуть. А в штаб не треба водить, там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы повериям, а темь...

Кожух спокойно:

В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

Разбежались. Чи дуракн — будут ждать собн смерти.

 Пойдем чай пить, — сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь. — Поставить караул!
 — Слухаем.

#### XL

Кавказское солнце — даром что запоздалое — горочно. Только степи прозрачны, только степи сины. Тонко блестня паутниа. Тополя задумчиво стоят с недеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колоколыя.

А за садом в степн бесчисленное людское море, как тогда, прн начале похода, такое же необозримсе люд-кое море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, —но отчего, как по интек, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы на почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штаки н оттиснульсь на лицах растерянность и жалие ожилание?

Как тогда, необозримая громада пылн, но теперь она осела осенией отяжелелостью и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видиа каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган и чернелн на нем ветрякн; а теперь среди людского моря пустая полянка н на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затанлось и молча стояло в железных берегах.

Ждалн. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное,

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стоялн в шерентах с железными лицами, узмаян в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и онн сами. И те, что стояли рядами против них, узнаян своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, н на ногах шмурыгалиразбитые, с разинутыми почериелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями

когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и спудились около повозки. Кожух вородолся на повозку, стащил с головы ошиметку соломы и оглядей долгим въглядом и железиме шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и миножество печалыных без-опицалых беженицев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшиеся. И ум него шевельнулось глубоко запританное, в чем и см бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагают-ся.».

Все, сколько их тут ин было, все смотрели на него. Он сказал:

Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорнть, по мгновенная нскра пронизала смотревших.

 Товарици, пятьсот верст мы йшлы, голодные, солодные, разутые. Козаки до нас рвалнсь як скаженнин. Нэ було ин хлеба, ин провианту, ин фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыму руками...

И хоть зналн это — самн все вынесли, и зналн другие по тысячам нх рассказов — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

...днтэй оставлялн в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало:

— Ой. лишенько, диты наши!..

От края ко края колыхнулось человеческое море.

- ...диты нашн!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

 А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчис-

ленио поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рылания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом под-

иял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч люлей ныи муки?... за шо?!

Ои опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиланное:

 За одно: за совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, иэма у инх билш инчого...

Тогда вырвался на груди ненечислимый вздох, стапо иестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железимы лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочью очет.

…за крестьянскую и рабочую…

«Так вои оно що! Так вот за що мы билысь, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый

раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты, — кричала, горько сморкаясь, баба Горпииа, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку, — та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, иэхай же батько кон-

чае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене, — отбивалась локтями старая и ценко лезла — никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як меин замуж выходить, мамо в придаиое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинулы. Та цур ёму, изкай пропадае! изкай живе наша власть, наша риния, бо мы усю жисть горбы гиулы та радости ие зиалы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной, самой ей непонятно блес-

иувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостимы вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпиини старик. Ну, этого не стянешь, — здоровенный старина, иасквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, н руки как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная теле-

га, захрипел голос:

 Во!.. старый коияка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост, кажуть, дэсять годив, а ему два-ад-цать три!.. Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучннок и хнтро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с

его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянио хлопиула себя по бедрам:

— Боже ж мий милий! Бачьте, добрин людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки лювив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зънхав, бодай ёго, чи шо!.

Старик сразу согиал морщинки, насунул обвисшне брови, и опять на всю степь захрипела иемазаная те-

лега:

— Побилы коняку, слохі. Всё потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед нетиниым, — и заревел стоеросовым голосом: — ие жаль-юі. изхай, иэ жалко, нэхайі. бо це наша хрестьянска власть. Без нэм мы дохлятина, як та палаль пид тыком, воняемо... — и заплакал скупыми собачыми слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось нз конца в коиец:

— Га-а-а-а!.. Це ж иаша громада-а! Наша ридиа
власты!.. Нэхай живе... бувай здорова, совнтска

власть!.. Из конца в конец.

«Так от воно, счастя?!» — огненно обожгло в гру-

дн Кожуха, и челюстн дрогнули.

«Так от яке воио!.. — нестерпимо-радостио своей неожидаимостью зажтлось в железиых шеренгах нехуданых, в тряще, людей. —Так от за вищо мы голодини, холодини, замучениии, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матерн с иезаживающим сердцем, с невысыхающими слезами, — иет, ие забыть им никогда голоднооскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжествеином и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскниувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железиыми шеренгами ксхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь проспвшихся на глаза слез, полюмали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

- Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои

головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчислениыми человеческими голосами:

Урра-а! урра-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артилария; провесли и между лошадьми эскадронов, и всадинки оборачивались на седлах и с восторженио изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перевыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и мате-

ри протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережио поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахиули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, ие закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказалные голубые, ласковые и ульбались милой детской ульбкой, — не закричали так, а закричали: — Уррва-аа нащему батьковиі. Нэхай живеі.

Уррра-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!..
 Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами,

с ахвицерьём...

А он ласково смотрел на инх голубыми глазами, а

в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у меня ин отца, ин матери, ин жены, ин братьев, ин блиякик, ин родни, тильки один эти, которых вывел я из смертн... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шен петля, и булу биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смермой отец, дом. тн тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшиом положении»...

Выжигалось огненио в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!...

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепеталн ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали, глазами, и лицо железное, и стиснутые че-

люсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводинли все кругом; всюду, куда ин глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней - Ко-

жух.

- Здоровенный, плечнстый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патроиташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, сиял круглую шапочку, махиул лентами, и хриповато-осипший голос - в котором н морской ветер, и соленый простор, и удаль, н пьянство, и беспутиая жизнь - разнесся до самых краев:
- Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинилн мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостилн ему, не помогали, критиковали, а теперь видим - неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собралнсь, низко клаияемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

Такими же просоленными морскими голосами гаркиула матросская братва:

- Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не сер-บลดีใ

Сотии дюжих рук сволокли его и стали отчаянио кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал - и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропал, - всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

- Уррра-а-а-а нашему батькови!.. уррра-а-а-а-а!.. Когда опять поставили на повозку. Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются житрой улыбкой.

«Ось, собакн брехливые, выкрутылысь. А попаднсь в другом мисти. шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим голосом:

— Хто старое помяне, того по потылнце.
— Го-го-го! хха-ха-ха!.. Урра-а-а!

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и есля он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повожи. Дальша те, которые густо разлились вокруг повожи. Дальше цаста в стана в по краям инчего не слышно, но все одинахово жадию, вытянува шею, наставны ухо, слушают. Бабы суют ребятышкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлолывая, и тянут шей, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на лесятое. но в конце концов схватывают главное,

- Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набилы, у Сибирь побиглы.
  - Паны сызнову заворушилысь, землю нм отдай.
  - Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.
  - Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.
     Яка така?
  - Та красна: н штани красны, и рубаха красна, н шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный, як рак вареный.
    - Буде брехать.
  - Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.
  - И я слыхав: солдатив там вже нэма, всн красноармейцами прозываються.
    - Мабуть, и нам красни штани выдадуть?
       И дуже, балакають, строго дисциплина.
  - Тай куды дущей, як у нас: як батько схотнв всыпать пид шкуру, вси як взнузданнин стали ходить. Гля, як ндуть в шеренте — аж як по нитке. А по станицам проходилы, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что, отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творьти — пусть в неохватимо меньшем размере, — по то самое, что творьти там, в России, в мировом, — творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же не-

исчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мяткой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мяткая улыбка, — тихонько наплывает сон.

Костры гаснут, Тишина. Синяя ночь.

1924

### РАССКАЗЫ

## на льдине

1

Мохиатые сизые тучи, словио разбитая стая испуганных птии, низко иесутся над морем. Произительный, резкий ветер с океаиа то сбивает их в темиую сплошную массу, то, словио играя, разрывает и мечет,

громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свищовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с стлужим рокотом катятся в митанстую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые бразит. А вдоль взлучистого берега колоссальным хребтом массивио поднимаются белье зубчатые груды нагроможденного из отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обложно.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю журую надвинулся дремучий лес. Ветер гудит межку красными стволами вековых соен, кренит стройные ели, качая их острыми верхунками и осыпая пушистый сиег с печально поинкших велейь. Асвержащиная угроза угромо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седме века над молчаливой стряной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерэжим топором алчиото лесопромышленияматотия да непроходямые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетвие сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненияя тундра и потерялась бесконечной границей в колодиой миле низко насистем ствотений в технолодиой миле низко насистем стволению праницей в колодиой миле низко насистем ством границей в колодиой миле низко нависшего тумая с

На сотни верст ии дымка, ии юрты, ии человеческого следа. Только ветер кругит столбом порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Рав в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье ликого побережья. Какдый раз, как ударит лютый мороз и проложит кренкие дороги через топи и тундры, а на море в мглистой далы обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана, — с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерашему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, гуськом маут друг за другом, острожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой швроко шагают косматые белые фитуы.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст по его опушке

незваные гости.

#### п

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь метистую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока засталь в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промысту: птица карчег, с моря низко по ветру летит, и ветер-глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхуших сосен пепляет, бор защумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодиую даль, старается разглядеть, нет ли добычи над самым морем ходят туманы— не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору и в викре крутил порошистый снег. Отовскоду ползли безживненные серые зимние сумерки, заволакивая пустинный берег. Там и сям из-за массивных ледяных гамб виднелись косматье белые фигуры с длинным баграми в руках, напряженно всматривавшиеся в мглистую даль. Море глухо шумело. Вдали безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же гля-

дит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровам мужик Ворона, совик на нем олений, добрый, бафилы новые: стоит себе, на багор слегка оперся, глядит на море, видно, не тужит: попадет проммсел— Ворона новую шкуиу пустит, еще пуще торговать начиет: не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набыот зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком и за то, что Ворона снабдил его теплой одежей, должен отдать ему

половину добычи.

Ветер защумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту, Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половниу добычи,— позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в посветлевщую даль.

А там, насколько хватало глаз, тянулась, надвигаясь к берегу, изрытая, изборожденная ледяная равинна, уходя в холодную серую дымку далекого горизопта. Громадные синеватые глыбы, стоймя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые синзу напором прибывающей воды. Тяжело надвигались ледяные поля, и смещанный тул виссл над ними, не похожий на морской прибой. Точно бог весть откуда смутно докатывались глукие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — черными точками реют птицы. Загорелись у него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ременную веревку, попробовал багор, взял палку кривую, приготовился, ждет, пока

льды подойдут к самому берегу.

Огляделся, видит — день совсем кончается. Недолог бывает он на этом далеком берегу. Чуть-чуть выглянет солнышко из-эа туманного горизонта холодными лучами на каких-нибудь полтора часа—и снова спит опуститься почти в той же точке, откуда и взошло.

Скова» разорванную мглу скользиул последний безжизненный лчу занграл мириадами радужных искорок в снежниках, отразился во льду тороса и на интивение бледию осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприогный, одетий печальным свавном берег, и сотии разбросанных вдоль него человеческих фигур. На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступили закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избушки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

#### ш

Первые воды прилива добежали до берега и омыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжкой грудой. И как придвиулись ледяные поля к самому берегу — гул пошело курест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шинение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоного чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, полэли на вершину, громоздились в причудливые горы. Звуки смещивались в каотический гул. Томкая ледяная пыль висла в воздуже и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратналось в колоссавыную энертню разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот

промышленников кинулись вперед.

Сорока спуствлея на лед одним из первых. Прытая со льдины на льданну, скользя, проваливаясь по поке в наметенный ветром снег и лед, оп бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валились по его следям Весме его существом овладела одна мысль, неоступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего ступавае инда. — Оскожи льда брызгами летелн из-под бафил. Владычица. — Оскожи льда брызгами летелн из-под бафил. Ветро свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечая и бежала все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями теряяся в мглистой дали. Он остановился на мгновение н, затанв дыханне, чутко насторожил слух. Кругом было пусто и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила в сгущавшнеся сумерки. Он пробежал версты две н стал уставать. «Господи, не нападу... пропущу!— с отчаянием думал он,— а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, оп мем пробегала дрожь. Курная язбушка, семья, дети ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом. откуда-то справа донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дияти. Мітовенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зийла темная щель. Пришлось обегать: Обливаясь потом, он наконец различил в начинавшей быстро стущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленёй: громадные неуклюжие ввери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передине ласты, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присуствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверы припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу. Капли горячей крови брызкули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожащей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ужмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачливо, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди, начиется отлив. Заспешна, он, скватил кожи и сало, скатал все в большой корок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шести-семипудовый корок.

Ночь, темная, глухая, спустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще н гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер

да ніумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугал, руководясь ветром да какимито неуловимыми для непривычного человека и лишь знакомыми поморам приметами. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая инсида перед собою багром. Пот градом катилься с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками ворочается только бы добраться.

Хорошо знал Сорока: воротится он домой, вся добиз уйдет за долги, за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Чтой-то . берегу все нету?» — мелькнуло у него

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно уже с берегу, — вре-

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил мрок. Назойливая мысль, что опоздал, что пойдет отлив и его унесет в море, так и сверлит мозг. Налегает Сорока ва туго натянувшуюся лямку, надрывается, чует — упутсия время. Коленн подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь непроницаемую завесу мрака митнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег блязко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воз-

дух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой н, перехватив на ходу раз-другой холодного снегу, еще снльнее наваливается...

Что-то зашуршало н зашелестело. Впереди смутно обрнсовалась громада торосов, лед дрогнул и заскрипел.

«Броснть юрок — успею добежать!» — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча юрок, побежал...

Занесенная совсем с крышей глубоким снегом, печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только отолек, разложенный в углу, на груде камией, освещает невервым, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, слукающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздуж сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздуж естовек раздать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылает к безлюдимоў берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условня Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело онб льдами, немало добычи принесло к берегам,— да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудами раскидала его сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а синственное средство развлечения — табак и песня,— безусловно, изгнаво.

«Море чистоту дюбит, молитву,— говорят промышленники,— а то ежели с табаком, да с песней, да с с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берега и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет».

В углу, вокруг красноватого костра, клубившего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленных. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжельми шагами... Дверь распазнулась, ворвавшийся холодный ветер колькнул красноватое пламя костра и заклубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядывало из мехового каптошона.

 Сороки нетути, проговория он низким голосом, унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голо-

ве: холодный простор, льды да звездное иебо, а во льду человек бьется и стынет.

- Што же сидите?- сурово проговорил старик.-

Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали надевать «рубахи». Старик вышел и посмотрел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В сниеватой дымке надизжи дремал старый лес, н адоль берета, словне исполным на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе внсела мертвая тинима.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след. потонул в морозном сиянии

V

Ветер упал. Затихавшие волям несли изломанные, рассеяные остатки ледяних полей, слояю разбитые обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбеталн с синего свода, уннаанного ярко мерцаешими звездами, и долгая северная иочь, прозрачная и холодиая, как снине льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словио сердясь, еще не улеглось от недавией бург.

Постепенно море очнщалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волиой. На одной из таких льдии, смутмо рисуясь на синем фоне далекого горизонта, неясно выделялся темный силуэт высокой фигуоы.

Это был Сорока.

Он искусио работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодиую воду. Неуклюжая глыба тихо подвигалась вперед. Бесконечным простором расстилалась

вокруг водяная гладь.

Сорока поднал голову: вверху сквозь тоикий пар морока блестела золотая Медведина, — по ней надо держать путь. Сорока наваливвется на багор, толкает вперед, тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко моро вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки во рту инчего не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перекватил, отляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами блесток. Море улеглось необъятно, и в нем пробились звезлы.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проника-

ет в стынущее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей бегут смутные думы, «Господи, вынеси... ребята малые, несмысленые... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что, напромышляй он промыслу, поправился бы хоть сколько-нибудь и Вороне отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой и ходили ледяные горы... Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил, Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что нало пройти: «Ох. не лобраться!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропалать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйства поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство, и промысел есть, а вот не вернется! Зашемила тоска, жалко помирать, а знает - замерзнет, обессилел, Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на облеленелых усах. Поднял голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися очами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг ма-

ленькой звездочки в хвосте золотого крючка Мед-

На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорадся сполох зажигая небо вол-

шебными бегущими огнями.

Из последних сил бъется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; завемели руки, не слышно ног, клони отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обобмет, повет и проникнет насквозь холодным дваханем. Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочыя безаживненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозту длаские родным картины, вспыхнули и потасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспест, не услушить

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль днко нарушил ночное безмоляне, пронессе над водной гладью и, как бы подымажсь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане. Только дальние льды послушным яхом отразиля ненужный вопль о помощи да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стикло.

А сполок все 'разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, н зловещая міла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозя яркими звездами и потухая в зените. Каждый раз, как вспымывала эта дымчатая пелена, казалось—вот-вот раздастся оглушительный удар и дрогнет заснувшее море. Но в неподвижном воздухе стояла все та же немяя тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся отнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоелю, леняво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки. Приятная теплота разйилась по телу. «Вишь, мороз-то менее стал», — мелькнуло у него. Тихая дрема туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое то всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бещеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жались олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, бочонок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают - без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик - повеселел тот; поднес другой - стал самоед сговорчивее. поднес третий - запел самоел. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах. водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда допъяна, напоил и самоедку и купна у них за грош весч оленей. Утром улегласьбуря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Ускал сорока, а самоед осталзаться от этого самоеда: смотрит он на него сквовь заться от этого самоеда: смотрит он на него сквовь узенькие шелочки посоловельии от водки глазами и не то поет, не то плачет: «Олешки, олешки... ах, олешки!... Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то расселась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко пока-

тилось по водной глади.

На мгновение он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они почно слиплысь. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепелос состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо двишало бескопечным простором, и тонкий пар его дыхания подмался к далекны звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та преживя жизнь потухла, затаплась в этой загадочной пустоге, наполненной биением акой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно вест тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звои, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке: разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачивая, смутно-несная лодка. Лединая глыба дортнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные крути. Отраженные в кольшущейся глади звезды задрожали, запрытали н расплылись колеблющимся золотом. Только что покразвшийся межди уродняев выятнулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тяхо спустнася сумых, и покрыл все...

Силя ведем намос епуснасы, сумрав, а полром ассаствомобими морем полрияя почь, загканная тонким вскристим, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми перелнвами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучние колебались повисшие яркие звездм. С вышины задумине ольется голубоватое стяние. Мертвая тицина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверканой смерти. Магкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подерирушнуюся тонким льдистым слоем, в в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одникой пьдине фитуру, опушенную белым ниеем.

1889

# МЕСТЬ

.

Было холодно. С серого зимиего иеба попархивали сиежники, и резкий восточный ветер, ин на минуту ив останавливалсь, упорно тянул по льду, поземку, местами дымившуюся тонкой снежной пылью. Куда ни глянешь— везде пустынию, ровно, бело. Только позади темнели невысокие глинистые обрывы морского берега, размытые и неровиые, слегка запорошенные теперь сиегом.

В громадных розвальнях, заполненных сетями, веревками, топорами, шестами, стрекачамиа эда пробнвки льда, теплой одеждой, провизней, котлом для варки пищи, поленьями дров, привалившьсь к задку, дремал, укрытый геплым кожухом и полстью, старик. Молодой парень сидел на передке, свесив из саней обутые в валенки ноги. Пара маштаков бежала ровно и споро, не останавливаясь, зная, что еще долго так поидестя бежать.

Парень не правил лошадьми, а, засумув под сиденье концы вожжей, привалнвшись к саням и глубоко засучув руку в рукава, задумчиво глядел под передок, как под полозьями иеустанию все в одну и ту же сторону бежал сиет. Иногда он менял положение, выпрастывал руки, больше свешнвал ноги и чертил ими по снету или начимал разговаривать с лошадьми тем особеным тоном и голосом, которыми обыкновенно кучера в допоге вазговариваться с вомим дошадьми.

- Но, ио, милаи, ио, резвын!.. Эй, ягиятки! Много

пробегали, немало осталось... Но, детки!

Ман вытаскивал на-под себя кнут и начинал клестать блікмайшего коия долго и настойчиво. Тот снамала отмахнвался хвостом, как от надоедливой мухи, но потом, вида, что от него не отстают, точко мелая сказать: «Эк его, привязальня — неловко и неуклюже переваливать, приказ всеми четарым истами. Мужин, очень довольный, переставал хлестать, натагивая вожжи и запихнвая опять кнут под себя, а конь, попрытав еще раза два-три, с сознанием, что наконец удовлетворил каприз возницы, сиова начинал семать ровной рысью. Мужик опять примацивался в санах, подставляя ветру то спину, то бок. Ему нечего было делать, было холодио и скучно.

— Аж наскрозь тебя продувает. "Удивительное дело...— говорил ои сам с собой, глядя, как из-под лошадиных копыт, из-под полозьев самей дымил порошей морозный ветер и неустанию, без перерыва по все му простраиству ги

Иногда Никита соскакивал и бежал рядом с саиями, хлопая и махая накрест руками. Или, отставая, шел некоторое время шагом, потом пускался бегом догонять далеко ушедшие саии. Лошади же, видя, что возница нагоияет их, и опасажов, что он чачиет их сейчас хлестать, подкватывали сани и неслись во вою

рысь, так что Никита что есть духу должен был бежать за санями, пока наконец, улучив минуту, изнемогая и запыхавшись, переваливался брюхом через грядку саней, красный от напряжения и ворча на лошадей: «Вот, идолы, проманежили как!» - а на самом деле очень довольный, что кони сыграли с ним эту штуку.

Берег давно пропал, кругом курилась белая равнина. Казалось, это была степь, ровная и гладкая, по ко-

торой сплошь тянула поземка.

Но это было море.

И как бы в доказательство этого, нарушая унылое однообразие окружающей обстановки и состояние скуки и монотонности Никиты, потрясая воздух, грянул громовой раскат и тяжело покатился к самому краю равнины.

Никита подобрал вожжи, лошади насторожили уши, спавший рыбак проснулся, выставил из-под полсти голову и стал осматриваться, щурясь от белого снега.

— Где? Впереди али сзади?

- Впереди. - проговорил Никита, привстав в санях на колени и всматриваясь вперед.

Саженях в пятидесяти среди снега темнела водная полоса, протянувшись до самого горизонта. Когда

полъехали, шель разошлась сажени на три, Никита слез, обошел лошадей, поправил дугу и

проговорил:

 Што жа, рубить, видно, надо, куда объезжать: сколько видно - пошла.

Из саней, приподняв полсть, вылез бородатый с проседью, широкоплечий, здоровый старик лет пятидесяти, прошел ко все расходившейся щели и внимательно осмотрелся кругом.

Делать нечего, — сказал он, — придется рубить.

Экая беда - время зря сколько пропадет!..

Они достали из саней топоры и «стрекачи» и стали вырубать во льду у самого края большую четырехугольную глыбу. Отделив ее от остальной массы льда, они вывели ее баграми на воду, поставили длинной стороной поперек щели так, что она концами уперлась в края матерого льда, и перевели по ней лошадей с санями, как по мосту,

Тронулись дальше. Никита уселся на облучок, а старик залез под полсть. Но не успели они проехать и полсотни саженей, как снова раздался гул лопнувшего почти под самыми иогами лошадей льда. Лошади испуганно шарахиулись. Шель быстро расходилась.

Парень и старик торопливо соскочили, чтобы ие дать ей совсем разойтись, надвинули санн, сколько возможно было, на лошадей, так что хомуты у них оказались на головах, гикиули и хлестнули коней. Лошади рванулись и совсем с санями перенеслись через чтрожающе темневшую в расшелине воду.

Сиова лошали бегут своей привычной побежков, покачиваясь крупами, в такт потряживая головой и гривой. И Никита опять, свесив иоги, глядит на убегающий мимо снег, на мелькающие лошадиные ноги, которые, выворачивая копыта, то и дело показывают ему отбеленное железо подков, разговаривает с лошальии и с ветром и согревается, бегом догоняя сани.

Кругом все так же однообразно и скучно.

Старик лежит под полстью и прислушивается не лопается ли опять лед. Его стало беспоконть, как бы не переменияся ветер; тогда ведь в какие-нибудь три-четыре часа поломает лед и станет их иосить по морю. Но зловещего гула больше не съышно, и лишь в санях шумит ветер да полозья повнятивают, сколь-

зя иногда по льду.

Старик немного успоковлея и стал думать о том, о чем он всегда думал, когда ничем не был занят: о своем хозяйстве, о рыбе, о сетях, о том, что тото-то на до прикупить, то-то переменить, что надю бы столько-то пудов рыбы поймать, чтобы обернуться этот месяц, что не надо взгадывать — сколько поймаешь рыбы, потом что тогда ничего не поймаешь. Потом он стал высчитывать, сколько пришлось ему за красную рыбу и за судака, Судака он продал хорошо, а красную рыбу продешевил. И как только о не вспомныл про это, у него засосало опять «у самой души», как он выражался.

Старик всячески берег денку, и малейшая потеря его обыкновенно долго мучила. Единственный способ заработать был рыбый промысся, и потому все помыслы его сосредоточнавлись на нем. С самого детства, сколько он себя помнит, он ничем другим не завиматся. Весь мир для него сосредоточнавлея из этом мутном, заплесневелом море с низкими глинистыми беретами. Все города, какие ни существуют на свете, оп представлял себе в виде Ейска, Ростова, Тагаирога, Мармуполя, да и то в виде тех их частей, где помещал-

ся рыбный базар. «Расею», о которой иногда приходилось говорить, он представлял себе в виде прикубанских, доиских и приднепровских степей, которые со всех сторон надвинулись на Азовское море. В самом море он знал каждый уголок, каждую ложбнику углубление. Во всякую погоду днем и ночью холил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал. когда н какая рыба ловится, где она держится косяками, и немилосердно истреблял ее крючьями и разными другими недозволенными снастями, приговаривая, что рыба - божий дар и что хватит ее на всех, хотя последние годы все чаще и чаще стал жаловаться, что рыбы стало меньше н что год от году она все хуже ловится. Семья у него была большая: восемь луш. - нз иих пять сыновей, которые рыбачили вместе с ним. Пока дети были маленькие, семья испытывала стращную нужду, почти инщету. Обзавестнсь свонм баркасом, своими снастями не было сил. Хозяни ходил на рыболовиые заводы простым работником-поденщиком. Коекак, однако, с величайшими усилнями удалось обзавестись своими снастями, но в первый же год сети вмерзли зимой в лед - и все пропало, и опять пришлось браться за поденщину. Так было несколько раз. Но когда детн подросли и стали помогать, семья окрепла: завели свон снасти, два баркаса и пару лошалей

У старика была и своя хатка на берегу. Он облюбовал себе местечко на косе пустъниото берета, изделал самавных і кирпичей, наменял на рыбу череницы и поставни хату. Но через несколько лет к нему предъвянло иск о сносе хаты осседнее село, которому принаялежала береговая земля. Старик не призвавал никаких судов, твердин, уто это — бичевник, что у моря земля божья, что «государственное нмущество» <sup>2</sup> разрешило рыбакам селиться на берегу безданно, беспошлинно, чтоб они ловили христанскому народу на пропитание рыбу, и что без рыбаков все поделаются нехристями: будут жрать в посты говядину. Кончилось тем, что явился судебный пристав с полицией и рабочими и сроявяли кату с землей, Упрямый старик

¹ Саманные — из глины с примесью соломы и навоза. (Здесь и далее примеч. А. Серафимовича.)
² «Государственное имущество» — министерство государственных имуществ,

отступил немного и поставил новую хату: с этой начиналась та же история.

Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-инбудь рыбака случалось несчастье. Прибегут, скажут, что дядя Влас потонул, кли что затерло его льдами, нан унесло льдом в море и он замеря, — и старик сейчас же нагружает кого-инбудь из сыновей мешком-другим рыбы и отправляется к семье погибиего. Но деньтеами он инкогда не помогал, а только натурой. И кажется, если он перед ним помирали целые семы от голода, он не дал бы ни полушки, а скорее бы отдал половину улова, — с деньгами он не мог расставться.

Сыновей своих держал в строжайшем повиновения, не позволял им ни курить, ни пить. Себе в дватри месяца разрешал в виде отдама «потулять», однако дома никогда не пил, а шел в город и там уже напивался до положения риз. И здесь он старался, если представлялась малейшая возможность, не истратить ни копейки, а расплатиться натурой: входил в соглашение с содержателем гостиницы или трактира; который доставлял ему определенное количество водки, а старик взамен приволакивал ворох рыбы, и хотя стоимость рыбы во много раз превышала стоимость водки и гораздо выгоднее было бы продать рыбу и на вырученные деньги купить водки, — старик был в восторге, что погулял, не кстратив ни колейки.

Перетерпел он на своем веку много: два раза тоикул на захлестнутом водой баркасе, и его носило по морю целые сутки; раз затерло льдами, и его едва успели спасти товариши, а несколько лет назад унесло на льду в море со всем — с лошадьми, санями и спастями. Лошади замерали, сани затерло льдом, и они пошли ко диу, и остался он один среди льда, кругом шумело холодное море, а над головой низко внесло серое зимнее небо. Его вынесло из Таганрогского залива в самое море, пронесло мимо Бердянска, мимо Геническа, по с берега не могли разобрать черную точку среди льда; и нноткуда не было помощи. Он жевал куски голениш своих сапог, глотал снег, но поком, когда увидел, что спасенья нет, лег на лед и перестал бороться со смертью. Его сняли уже около Керии, закоченевшего, в бессознательном состоянии, и доставили в больницу. Здесь ему отревали все пальци на левой ноге и правое ухо. И страню, с тех пор он иногда чувствовал, что чешутся пальцы на ноге, которых у него не было. Вот и теперь. Старик замечал, что это у него к перемене погоды, и с беспокойством отвернул полсть и огляделся кругом.

11 .

Лошади понуро стояли. Поземка все так же тянула, а недалеко одиноко торчали вбитые в лед колья, и маленькие флажки трепетали на их верхушках; они

означали места, где были поставлены сети.

Старик и Никита достали топоры и пробили лунки, которые затянуло морозом. Стали выбирать сети. но там ничего не было. Старик хмурился, ворчал. Ему подозрительно было, что в сетях не оказалось ни олной рыбы. Соседи рыбаки, возвращавшиеся с моря, говорили, что рыба хорошо идет. Спустили опять сети, сели в сани и тронулись дальше. Проехали версты две, виереди опять показались вбитые в лед колья и бившиеся на них по ветру привязанные лоскутки.

Старик велел остановиться Никите, а сам, внимательно осматриваясь кругом, пошел к лункам. Тут он опустился возле них на колени и стал шарить голой рукой по снегу и по краям лунки, потом поднялся и

кликнул Никиту. Тот торопливо подбежал.

 Что, али был? — проговорил он. Был, и недавно — лунки только что успело затянуть, ледок-то совсем еще тонкий.

Следов не видать?

 Следов и не будет видать — вишь, поземка тя- \* нет, все заметет, и время такое выбирает. Теперича засыпем сети, к крайним вдаримся - може, там на-

кроем его.

И старик и Никита торопливо вытаскивали из саней привезенные сети, топоры, секачи и стали рубить во льду новые лунки. Они работали напряженно, и целые тучи ледяных брызг летели из-под топоров, обдавая их лица и платье. Наконец у Никиты топор со всей рукоятью ушел в лед, и оттуда фонтаном ударила вода, разливаясь по льду.

Вырубили по прямой линии на расстоянии двух саженей одна от другой еще десяток лунок. Оставалось «засыпать» сети — самое тяжелое и неприятное дело. ку, которая шла от сложенной на льду сетн, погрузил шест в лунку н стал в воде голыми руками направлять его так, чтобы он подо льдом прошел как раз ко

второй лунке.

В холодной ледяной воде руки разом закочень на — ветер иестерпимо жег их морозом. Было так холодно, что Никига делал над собой страшные усилия, чтобы выдержать не бросить вес. Старик крочком ловил во второй лунке просовываемый подо льдом шест, и когда он наконец зацепил его и придержал, Никита мог немного отогреть руки. Он вскочил, торопливо вытер их о кожух и яростио, что было силы, стал махать ими накрест, хлопая себя в бома и плечи.

А над снежной равниной быстро вечерело. Небо стало чистое, н на нем показалась луна, круглая н белая, Угасающий дневной свет ие давал ей светить. В сумеркн эти два человека, лошадь н санн казались еще более одниокими, затерянными среди безлюдной пустынийр давинин, над которой все так же промосил-

ся морозный ветер.

Нікита не согрел рук, но они хоть немного отошли; невыносимо кололо в пальщы. Опять надо было снимать рукавицы и лезть голімин руками в ледяную воду. И Никита, усиливаясь удержать дрожь и не попадая зуб на зуб, снова стал возиться с шестом воде, прогоняя его подо льдом через все лунки, в которых повил его крочком старик. Наконец шест прошел к последней лунке, откуда его и вытащили: Никита перебежал к этой дунке и стал быстро выбирать не веревку, которую за собой протянул шест. Вода бежала с бечевы, затекала Никите за рукава и намервой крайней лунки спускал в воду аккуратно сложенную из льду сеть, расправляя ее и вытагивая.

Но вот ў Никиты бечева кончилась, в на-подо льда показалась сеть, которая протвирлась саженей на тридцать. Никита перестал выбирать н закрепил конец к наскоро вбитому в лед колу. Потом они со стариком снова скватили топоры и на другом месте сталн отчаянно, чтобы согреться, рубить новые луйни. Послемти руками, пропихивал шест и с отчанием смотрел, как старик, срываясь и не попадая, вылавливал его на другой луики. Он уже и чувствовал кистей рук, а сведенные судоргой пальцы не разгибались. Он все чаще и чаще принимался отогревать руки, махать и хлопать ими о полы тудупа, но как только принимался за работу, мороз, становившийся к ночи элее, беспощадно леденил его до костей; мучения холода становились невыносимыми. Так они проработали несколько часов.

Уже давио сумерки сменились морозной ночью. Луна подиялась высоко и необыкновению ярко озаряла теперь вею равнину искристым морозным сизинем. В сиетах играли синие отоньки. Белая подвижива пелена колеблась по всей равнине. Лошади прозябли и выражжали иетерпение, переступая с ноги на ногу, и иногда слегка ржали, повериув головы к хозяевам.

Покончив работу и поставив шесть новых сетей, рабаки убрали гопоры и бечевы в саии и троиулись. Прозябине лошади пошли во всю рысь. На этот раз старик стал править ими, а Никита залез под полсть, но он и там не мог согреться. Его трясло, зубы неудержимо стучали, — казалось, холод проник виутрь его, в ием дрожал каждый мускул, и, тщетно напрягаясь, ои старался подавить эту дрожь.

- Али зазяб? проговорил старик.
- Зазяб.
- Бежи.

Никита вылез из саней и пустился за инии бегом. Он утомился от работы, а проэябине лошади быстро уносьли сани, и он делал усилие, чтобы не отстать, спотывался, увязал в сугробах, но всетаний бежал. И только когда почувствовал, что совсем стал изнемогать и что от усталости и мороза стало переквативавать дыхание, он с усилием иатнал сани, ввалился в иих и снова залез под полсть. Приятива, живительная теплота стала разливаться по всем его членам.

Старик помаживал на лошадей и зорко всматривался в искрившуюся, залитую лунным синимем сиежную даль. Везде было пусто, но он почему-то все ждал, что вот-вот что-то зачернеет, покажется вдали. Но морозная даль была обманива: темная черта горизоита порой казалась у самой дуги лошали, и там мерещилось что-то, но сейчас же отодвигалось куда-то очень далеко, и до самого края белела тянувшая поземка. Проехали несколько верст. Лошади согретись и пошли тише. Старик перестал всматриваться в даль и задумчиво подгоиял лошадей. Поправляясь на облучке, ои случайно подиял голову и... остолбенея: саженях в ста вправо стояла лошадь, запряженная в сани, и недалеко человек копался и что-то делал во льду, он, видимо, не замечал подъезжавших, увлеченный своей работой.

 Никита! — проговорил старик сдавленным, хриплым шепотом.

Тот высунул из-под полсти голову.

— Гляди, он!

Никита выскочил из-под полсти как ужаленный.

 Тише!. — И старик, собрав вожжи, вдруг неистово погнал коней во всю лошадиную мочь. Они понеслись во весь карьер к человеку, который что-то делал во льду.

#### ш

Когда Петро Дранько возвратился из солдат, надо боло приниматься за устройство своего хозяйства. Отец его умер, жена с ребятишками ходила на работу из-за хлеба, и у Петра, кроме трудовых рук, ничего не было. Он тоже пошел в работники, а летом хого не было. Он тоже пошел в работники, а летом хо-

дил на рыбные заводы.

Но под конец надоела ему такая жизнь, и он задумал обзавестись собственным хозяйством. Два года работали они с женой на чужих людей, как волы, а летом Петру посчастливилось: тянул из части тоню, вышел богатейший улов, и на его долю пришлась хорошая добыча. Сколотили так несколько десятков рублей, купил он себе старенький баркас, сетей и стал в море рыбачить. Семья кое-как перебивалась Дело бы, вероятно, и совсем наладилось, если бы Петро успел окрепнуть, стать на ноги. Но в первые же зимние месяцы случилось несчастье - вмерзли его сети: когда внезапно усиливаются морозы, лед утолщается, и в него снизу вмерзают сети, отодрать которые уже нет возможности. Этот риск неизбежно несет всякий рыбак, но у Петра не было запасных денег и сетей, а в море у него пропало снастей рублей на пятьдесят, и он был разорен. Опять предстояла поденщина, опять нужно было слоняться по чужим дворам.

Когда Петро, убитый, возвращался по льду домой после осмотра своих пропавших снастей, кругом было пусто, и морозный восточный ветер заметал следы

саней и лошади, которую он нанимал у своего сосела.

Вдруг лошадь неожиданно провалилась передними ногами в лунку, затянутую тонким лелком и заметенную снегом. Петро встал, выпростал лошадь и стал осматрнвать, не оборвала ли она чужой сети. Он потянул за веревку — сеть пошла из-подо льда, но оказалась целой, и в ней там и сям блеснула чешуей рыба. Вид этой добычи разом разбудил в Петре рыбакаохотника. Он забыл все окружающее и торопливо стал выбирать из сети рыбу. Рыбы было много, н он набросал на льду целую кучу. И только когда опростал всю сеть, он с испугом оглянулся, Кругом по-прежнему никого не было. Тогда он броснлся к другим сетям, которые тоже оказались битком набитыми рыбой; тут, по всей вероятности, прошел косяк. И он трясущимися руками накидал рыбы полные сани, но ее было так много, что он не мог поместить всю н остаток опять побросал под лед и затем уехал. Мороз затянул лунки, а ветер замел и заровнял снегом его следы. Никто не узнал об этом посещении.

Петро продал рыбу н не только возместил свои убытки, но у него остались еще свободные деньги. Он решнл опять честно рыбачить и не заглядывать в чужие сетн. Но в первый же свой выезд не мог утеопеть

и снова набрал из чужнх сетей рыбы.

Жизиь Петра изменилась; ему стало легче и веселей жить — стал он захаживать в гостиннцы, в трактиры. Постоянное присутствие денег и уверенность, что оли и завтра и послезавтра будут, танули к доступным удовольствиям и наслаждениям. Жена Петра, привыкшая к вечной нужде и работе женщина, сначала йе понимала, откуда это у них постоянно деньги и почему так удачливо Петро возвращается с моря, но потом постепенно тоже вошла во вкус легкой и свободной жизин, и у них началось разливанное морес гости, гуъбища, положи.

Петро сделался форменным мародером, «ледяным вором». Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зимою по льду, никто не был уверен, что они вернутся не с стиороженными рухами и ногами или—что навеки не останутся посреди моря. Никто из них не был увереи, что завтра же он не потеряет все свои снасти, инструменты, лошадь, сани— все, что необходимо инструменты, лошадь, сани— все, что необходимо

для промысла, и не превратится из домовитого хозинна в инщего; смерть, увечье и разорение постоянно глядели им в глаза. Поэтому-то они с такой страшной ненавистью относились к ворам чужого улова, которые без воклого риска забирали себе хлеб, добытый тяжкими усилиями. Рыбаки расправлялись с инии подчас так же, как крестьяне расправлялись с конокрадами, и о это — при том условии, если вора накрывали из месте преступления.

Петра давно подозревали, что он обирает плоды чужих трудов, но с поличным поймать не могли; он следался необыкновенно наглым и смелым вором. Чтобы ответсти глаза соседям и другим рыбакам, он держал сани, лошадь и все необходимое для рыболовства и ставил в разных местах сети, сам же следил за тем, гле кто ставит сети, и исправно обирал их перед приездом хозяев, причем забирал не все, а часть улова оставлял, чтобы не возбуждать подозрений. Он так освоился с своим ремеслом, что работал уже совершенно хладиокропню.

И сегодня он объехал целый ряд сетей и сейчас трудился над последними. Возле лунки лежала боль-

трудился над последними. Возле лунки лежала большая куча рыбы. Он так был увлечен своей работой, что не слъщал, как к нему во весь опор мчались на паре два рыбака, и только тогда, когда удары кованых копыт раздались совсем возле. Петро, точно над ним гром разразился, вскочил н что было мочи кинулся к своим саиям. Но было уже поздалю. Никига кинулся на шего и со всего размаху ударил в висок. Петро покачнулся, свет перевернулся у него в глазах, по он сейчас же оправился, и они сцепились, как два зверя, и, разом поскользнувшись, тяжело грохнулись на лед.

— Н-нет... не да-амся... не ддамся!.. — хрипел Петро, катаясь е Никитой по льду и делая нечеловеческие усилия сломить парня; он знал, что пошады ему не будет. «Только бы до саней, только бы до саней добраться!» — мелькало у него в страшном напряжении борьбы.

Никита, как молодой борзой, вцепившись в кабана, все позабыл в мире и, задыхаясь, бессмысленно твердил:

— Я те да-ам... я те дам по чужим сетям лазить!.. Я те дам!..

Они катались по льду клубком, сгребая снег н бол-

тая по гладкой поверхности ногами. Старик с искаженным лицом бетал за ними, стараясь ударить колом вора, но, опасаясь задеть сына, отбросил кол и навалился на врага. Он вцепндся ему в гоодо.

— А-а, мучитель, попался-таки, разоритель, губитель ты наш, враг рода человеческа!. Напплся ты нашей крови, будя тебе измываться. Не станешь теперь труды наши честные обирать. Погулял на наши кровные денежки, на наши мороженые моги, калеченые

увечья!.. Будя!..

Старику все припомнилось: вся его долгая жизнь, почти все время давившая бедность, его тяжелые труды, все беды, какие с мими когда-либо случальсь, и то, что у него нет правого уха и что на левой ноге отрезаны пальцы. Все это теперь ставилось на счет этому отчаянно боровшемуся человеку и давило старика чисто животной злобой, от которой он задыхался.

Петро, у которого перехватило горло, разом обессилел, глаза у него выкатились. Никита быстро поднялся, притянул веревку, привязанную к сети, и мерт-

вой петлей захлестнул вора под мышками.

Старик отвалился от своей жертвы, как напившийся паук, броснлся вместе с Никитой к крайней лунке, и они стали торопливо вытравлять оттуда мокрую.

быстро твердевшую на морозе веревку.

Петро приподнялся на руки, огляделся кругом как будто ничего не понимающим, удивленным взглядом: что это? где это он и что с ним хотят делать? Чувство облегчения, что его, по крайней мере, не задушат сейчас, овладело им. Он не думал уже о сопротивлении и, хотя его никто не держал, не пытался развязать затянутый под мышками смерзшийся узел. Кругом все так же белела снежная пелена, так же неподвижно стояла в санях лошадь, так же искрилось морозное сняние над пустынным ледяным простором. Но когда его взгляд упал на извивавшуюся, черневшую по снегу веревку, которая, перегнувшись, спускалась в нескольких шагах в лунку, и он увидел, как торопливо выбирали два человека с напряженными лицами из дальней лунки противоположный конец веревки, -ужас и отчаяние охватили его. Он вдруг упал перед ними на колени и стал, как на исповеди, бить земные поклоны:

- Отпустите... отпустите... братцы... Снроты... по

миру... пойдут... Братим... не с радости на это дело пошеп... есть надо.. семеро ребят... Братим, лошадь, сани — все ваше... коровенка дома, деньги, какие есть, — все отдам, не губите кристивиской души... Братим, какая вам корысть с того, что загубите... от пустите... век буду молитвениик ваш... Пропадет семъя, некому выкормить... Пожадейте...

Он кланялся, не поднимаясь с колен, стукаясь в колодный лед, без шапки, с разорванным донизу воротом, с окровавленным лицом: Правое ухо у него совершенио побелело, но он ничего не замечал и все

быстрее и быстрее бил земные поклоны.

А те из всех сил выбирали веревку голыми, скрюченными, иачинавшими уже коченеть, неслушавшимися руками, из-под которых бежала намерзавшая на рукавах вода. Вдруг они с напряжением уперлись

н стали тащить веревку изо всех сил.

И в ту же секумду Петро пошатиулся, веревка, обжатывавшая его и свободно лежавшая на снегу, вытянулась, как струна, и медленно потащина его к лунке. Он закричал так, как животное, которое ударили ножом в горло, но неловко, и оно, заклебываясь, напрятает все силы в безнадежной борьбе со смертью. Нечастимй опрокинулся, целлялсь за малейшие иеровности, хватаксь зубами за лед, вонзая в него иотти, из-под которых брызнула кровь, но... все напрасно! — до лунки оставалось только три шага... два... потом один...

— Каррау-уул... ратуйте! топят... карау-ул!.. ра-

туйте, кто в бога верует! Погибаю!..

Но кругом было пусто, и, покрывая этот белевший простор, покрывая готовящееся совершиться преступление, неподвижно и безучастно стояла безмолвная морозная месячкая иочь.

Возле выступила лунка с намерзшими краями, через которые, перегибаясь, скользила веревка. В глу-

бине ее чериела вода.

— Так будьте же вы трижды прокляты, анафемы, жадные звери, — жрите человечью кровы. Чтоб вак покарал господь, чтоб у вас отиялись иоги, чтоб вам не видеть детей... нате! жрите человечину... Поминте мое предсмертное слово, правда откроется, быть вам ободм на катор...

Он не договорил, неуклюже перевернулся, протиснулся в узкую ледяную дыру, и вода с глухим шумом расступилась... Затем все стихло. Надо льдом остались только два человека. Они изо всех сил тащили из про-

тивоположной луики веревку.

Сичала веревка шла свободно и легко, потом в иси стали слышны толчки, что-то шло подо льдом, задевая за ието и цепляжсь за инжине края -лунок, потом стало тяжело тащить, как будто сеть закватила много рыбы или зацепнла бревию. В лунке что-то за бурлило, зачернелось, вода расступилась, и оттуда показалась голова, затем плечи и туловище человека, с которого струилась вода. Липо побагроведо и вздулось, но ои был еще жив и медленио перевел глаза иа вытащивытых его людей.

Рыбаки бросились опять к противоположной луике, схватили койец, прикрепленный к колу, и стали выбирать веревку из луики. И начинавший уже обмераять человек вдруг шевельнулся, протиснулся опять назад в луику и опять ущел пол лед, а когда ои показался в первой луике, его протащили подо льдом еще раз и вытащили, ваконец, на поверхиость. Ои покрылся льдом, как пащирем. Голова, волосы, ресинщы, неподвижию открытые глаза, борода, платье все блестело при луимом свете.

Рыбаки подияли, поставили и подержали его с минуту; сбетавшая вода все больше и больше намерзала у иог, образуя пьедестал. В закоченевшие руки своей жертвы они сунули длинный костыль, на который этот мерэлый человек опирался, потом бросились в сани и погиали лошадей, не тронув рыбы и оставив на произвол судьбы свои сеги. Лошади по-

шли ходкой рысью, отбивая по льду коваными копытами.

Старик и Никита не чувствовали угрызения совести, но испытывали то состояние, которое, вероитию, испытывали то прискямные, которое, вероитию, отору отца большого семейства, который стоит перед имии бледилый, худой, истомленный и теперь, в сущности, жалкий и безвредный человек. Осудить его иужно— за ини вопиет преступление, но кто же прокормит его галчат, которые хотяте стъ?.

Через минуту сани затерялись среди снежного

простора.

Долго стоял Гнедко, понуро опустив шею, прижав уши. Он весь заиндевел, точно поседел, и шерсть на нем сделалась пушистой и белой, а у ноздрей и губ намерэлн сосульки. Ветер становился злей, пробирал до костей морозом и набивал возле ног бугры снега. Гнедко стал дрожать. Он уже раза два поворачивал свою занндевевшую голову н глядел нз-за дуги на хозянна; он давно ждал, что тот вот- вот подойдет к задку саней, пороется там, вытащит охапку сена, прикрикнет на него, когда он станет тянуться за сеном, н бросит ему под морду. Но хозяин, высокий и неподвижный, стоял-не шевелясь на одном и том же месте, задумчиво опираясь на длинный костыль. Гнедко слегка заржал, давая знать, что он голоден и продрог.

Поведение его хозяина сегодня было в высшей степени странно. Что это — хозяин, Гнедко был уверен: когда уезжали на серой паре в санях два человека, он хорошо заметил, что между ними хозяина не было.

Гнедко постоял еще несколько времени, потом заложил оба уха назад, тронул сани и тихонько пошел. Он ожидал, что раздается обычный окрик: «Кула. дьявол, прешы!» - н потому, пройдя шагов десять, остановился и подождал. Но по-прежнему кругом было пустынно н безлюдно, по-прежнему сплощь тянула по льду поземка, было холодно, в санях шумел ветер, н высокая темная фигура стояла не шевелясь.

Тогда Гнедко окончательно решился н потихоньку, мерным шагом отправился домой, везя за собой сани, то прижимая, то навастривая правое ухо, точно соображая дорогу.

Месяц, стоявший посредине неба, стал склоняться к краю льда и уже не так ярко светил над снежной равинной. Вода в лунках затянулась льдом, н его занесло снегом. Занесло снегом и кучу мерэлой рыбы, н место борьбы людей, и следы от полозьев. В морозном воздухе носились снежные кристаллы, играя в месячном свете, а низом над всей равниной шевелнлась все та же белая снежная пелена гоннмой студеным ветром пороши. Месяц совсем закатился, ледяная равнина потемнела.

Один за другим проходили серые зимние дни и морозные светлые ночи. Проезжавшие случайно рыбаки с удивлением подъезжали к странному человеку, одиноко и неподвижно стоявшему посреди замеращего моря, но когда они подходили к нему, то с ужасом замечали, что неподвижно открытые глаза его побелели и в лунные ночи весь он отсвечивал льдом, и они поспешию отъезжали от этого ужасного места.

«Мародеры» тоже натыкались на место казни, гнали прочь лошадей и, когда отсюда ехали обворовывать чужие сети, вели уже себя в высшей степени

осторожио.

осторожно. Проходили дии, недели. Ветер переменился, море валомало, и громадине ледяные глыбы, с шумом и треском напнрая друг на друга, носились из конца в конец расходившегося моря. По странной случайности то место, где стоял темный призрак, отколосо одной громадной глыбой, которая носилась везде, и когора с в стримент с с страхом глядели на неподвижно стоявшего день и ночь замерашего человека. По-дойти к нему нельзя было— кругом был меликий лед. Наконец в одну глухую ночь буря нскрошила весь лед, и недяное привидение исчезон навестда.

1897

## степные люди

1

В Предкавказъе свирепствовала чума на рогатом скоте, и, чтобы не пропустить эту страшную эпизо-отию дальше на север, поставлен был кордон, реастнувшийся на много сотен верст, с ветеринарными пунктами, через которые - только и разрешалось протонять гурты скота после осмотра его ветеринаром.

Казак Иван Чижнков с двумя товарищами служил в кордоне на посту у «Солентог колодиа». Служба была негрудная, но скучная и томительная. Кругом на сотни верст ни жилья, ни поселения, ни хуторов. Голая солочаковая степь тянется без конца и края с бугра на бутор, по балкам и оврагам. Изредка влали зачернеет кибитка, разбитая калмыками табунщиками, да пройдет косяк степных лошадей.

По целым дням лежал Иван на спине под шалашнком из бурьяна, где было нечем дышать, ио, по крайней мере, не палили прямые лучи солица, лежал, подложив руки под голову, подияв колеии, рассеяино, без слов мурлыча песию, или курил цигарки из горькой сухой травы за неимением табаку. Соскучившись лежать, Иван подымался, медленно, методически сиимал с себя рубаху, порты н, оставшись в чем мать родила, садился на корточки и начинал разглядывать на свет свое серое от грязи и пота белье. Он разглядывал, разыскивая и убивая насекомых, серьезно, сосредоточенно нахмурившись, точно читал трудную и вместе увлекательную кийгу. В шалашик заходили и два других казака, так же молча раздевались, присаживались на корточки и так-же изчинали охотиться, лениво перекидываясь отрывочными фразами.

Изредка казаки шли к колодиу, доставали воды и начинали стирать осторожно, чтобы не расползлось, свое белье. Солице немилосердно палит, но голое обшество, силя на корточках перед колодцем, сосредото-

ченно продолжает свое дело. Братцы, сказывают, нам нового етеринара при-

шлют. Казаки некоторое время молча продолжают сти-

- Брешут... давио говорят, а он все тут живет.

- Сказывают, кубыть, непорядки за им открылись: дюже уж шкуры дерет со скотопромышленииков.

 А ои, что ж, думаешь, дерет на себя одного, что ли? Посылает, кому следованть.

— Этот черт, по крайности, хочь ругается только, а другого пришлют, так под суд пошлет. На Бело-

глинском кордоне двух казаков под суд отдалн.
Снова молчание. Спины становятся под солицем
чугунио-красными. Вымыв белье, казаки растягивают его по бурьяну, и солнцем мгновенио высущивает. И опять иечего делать; все так же простирается палнмая солнцем степь, так же высоко стоит белесоватомутиое небо.

Но большей частью казаки убивают время сиом. Спят по целым часам, по целым дням, тяжело раскинувшись по земле, с побледневшими влажными лицами, открытыми ртами, и надоедливые мухи ползают и сосут хоботками в углу глаз, в носу, во рту, заставляя беспокойно мычать и стонать спящих. Спят казаки, и синтся им станица, раскинувшаяся по горе. Внизу Дои с косами, песками, заливчиками; паром не спеша тянется по канату; на той стороне перелески дубового леса, луг, озера, мочажины. В станице свое хозяйство, базы, скотина, широкий двор, куры, ребятишки, баба... вся жизиь, полная привычного хозяйского уклада. Но почему-то они не пользуются этой жизнью, в которой только и есть смысл, а проводят день за днем среди безделья, одиночества и изиуряющего зиоя. Почему? Ответа не было, а вместо того кто-то наваливался на них, и они в изнеможении, не будучи в состоянии проснуться, неподвижно лежали с тяжелым храпом, и мухи ползали по иссохшему рту и щекотали в носу. А кругом все тот же зной над иссохшей, истрескавшейся степью, то же побелевшее от жары небо, то же безлюдье, однообразие.

Иногда на казаков нападало беспричиниое озлобление, и они с ожесточением начинали ругаться по

самому малейшему поводу и без всякого повода.
 Эй, дьявол конопатый, почему иа место не ста-

вишь ведро?

 Да ты што за цаца? Не можещь лишиего шага ступнуть? — сразу принимая вызывающую позу, остаиавливается небольшого роста с веснушчатым лицом Чижиков.

— Я те так ступну, аж жарко станет!..

— Мие и так жарко, — вой рубаха взопрела... так тебя и вот как!

Отбориме скверные ругательства повисают над

степью. Казаки изощряются в сквернословии, как

виртуозы. — Да ты што... ты грозить, што ль?.. — и Блииов подходит к Чижикову с угрожающе сдвинутыми бровями и толкает его.

 — А ты што, бить? — говорит тот в свою очередь, придвигаясь к Блинову, и слегка сует ему кулаком в

жив

Пот льется с обоих; воспалениые от зноя глаза лихорадочно блестят, и солице иемилосердио жжет черные, точно обуглениые, и теперь возбужденные влажные лица...

— Бугай!!

Это, по-видимому, иевиниое слово является искрой в пороховом погребе: Чижиков кидается на Блинова, и они начинают бить друг друга кулаками, тяжело дыша горячим, обжигающим воздухом, приговаривая отрывистые угрозы и ругательства.

Каждая станица иосит какую-либо кличку, когокак как бы ма невнина ин была сама по себе, считается очень обидной. Достаточно казаку сказать: «сургуч», срак», «каланча», св церкви сом ощенился», св чемодане попа удушили» и пр., чтобы оп полез с кулаками. И это вовсе ие от элобы, а скорее по тралиции.

В станице, где жил Чижиков, в давнопрошедшие времена как-то ожидали приезда архиерея. Это было большим событием для патриархальной станицы, где все без исключения граждане ложатся с курами и встают с петухами, где на улицах, густо поросших колючкой, лопухом, репейником, с захолом солица не встретишь живого человека, где отдаленность событий измеряется ярмарками и стрижкой овец. С самого утра бабы и девки в уродливых ситцевых кофточках, пестрых ярких юбках, щелкая семечки, казаки, старые и молодые, в мундирах, в «чекменях», в форменных фуражках, - все поглядывали на уезженную, пыльную дорогу, которая подымалась за станиней на гору, заслонявшую горизонт: но там никто не показывался. Нащелкали груды семяи, шелуха которых белела по всем улицам, немало выпили в ожидании водки, а архиерея нет как иет. Наступил вечер, всех утомило напрасное ожидание, как вдруг на горе по дороге показалось большое облако пыли. Измученные долгим ожиданием часовые-добровольцы кубарем скатились с колокольии и бросились оповещать народ, что показался архиерейский поезд. Все кинулись за станицу, взволнованные и торжественно настроенные, зазвонили в церкви, старики вышли с хлебомсолью, а молодежь стала палить из ружей. Но когда клубившееся по дороге облако подошло ближе, все увидали, что это было возвращающееся с поля стало. и шедший впереди общественный бугай в избытке силы и страсти рыл землю копытами и рогами, подымая облака скрывшей его пыли. Добровольцев-часовых жестоко побили, хлеб-соль съели, и все с горя напились.

Имел ли место в действительности такой случай, или нет, — иеизвестно, ио только с иезапамятиых времен достаточно было самому почтенному гражданииу этой станицы сказать: «Ну, как бугая встревали?» — чтобы привести его в ярость. Напоминание об этом событии, брошениюе Блиновым, послужило непосредственным поводом к бою.

Третий казак, не принимавший участия в ссоре, бросился на обоих противников и, чтоб восстановить иарушенный мир, стал, сверхъестественно ругаясь, награждать кулаками того и лоугого:

— Дьяволы!.. белены объелись!..

— дояволям, оселены объедием. Но обоздение бойци кинулись на умиротворителя и начали совместио и беспощадно бить его, пока наконец все трое, нзиеможенные, нзбитые, задыхающиеся, не остановились, продолжая еще некоторое время переругиваться и укорять друг друга, потом пошли к колодцу, промыли раны, замыли кровь и сели чинить разоравные робахи.

Вечерело. Степь терялась в сизой мгле. На очистившемся небе понемногу высыпали звездых. Хотя степь до самой зарн не могла охладиться от поглощенного за день жара н остывала, как стынущая лечь, но это было единствениюе время, когда можно было дышать. Казакн сидели около жолодца, возле тлели н дымилные кизяки, и над ними кипел котелок с пше-

HOM.

Чижнков, охватив руками колени и положив на них подбородок, глядел в темнеющую степь одним глазом: другой у него весь заплыл сние-багровым кровоподтеком. Блинов дежал на боку, вытянувшись по жесткой земле длинным телом и тяжело соля разбитым и вспухшим, как большая груша, носом. Умиротворитель на корточках мешал в котелке тихо кипевьшее пшено, и, когда сквозь пепел тлеющего кизяка несмело пробивался отонек, ои, дрожа по земле колеблющимся кружком, робко освещал склонившее иля котелком все в фонарях и ссадимах лицо кашевара.

Казаки ие держат зла друг на друга. Как только прошей первый пыл боя, спустнлся вечер, кузнечики, завели свою тонкую сверлящую песенку, стало легче дышать и в котелке, поплескнвая, начала книеть каща, — у заброшенного среди степи колодца снова на-

ступнла тишнна и спокойствие.

 Да-а... пришел брат из Питенбурга, — рассказывает Блинов, все так же лежа на земле и подперев голову рукой, — ну, иа радостях выпили, почитай, целую неделю гуляли, а ее не позвали. Народ гуторите. «Глядите, не позвали гулять, наделаете ома вам ралов». Ну, брат смелый был: «А, говорит, чтоб ей сдохнуть!» Глядь, а ома тут как тут, глянула только на него глазами, ну, внчего не сказала. Хорошо. Об рождество у кума Прокопня гулянка была, брат был, в се
позвали. Сидят за столом, так брат, а так, супротня, —
ома. Вот брат в отставит рюмку, брешешь — не влезешы Голько ома отвернется, брат скорей за рюмку,
а ома опять тут как тут, шею вытянет, — брат опять
отставит, так до трех разов. В четверятый не утерпел:
сразу рюмку к роту, только стал опрокидывать, а ома
в рюмку шмыг! Он совсем с водкой и проглоти.

— A-a!.. вишь ты!..

 Ну, в горнице этого никто не заметил, а брат-то знает, что в ем сидит, да молчит, потому все одно уж не поможещь... Жарко в горнице, несть числа жарко. народу страсть набилось, и выпили все здорово. Вот вышел брат просвежиться. На дворе мороз ядреный, вышел он, лег и стал кататься по снегу. Просвежился немного, а его как кольнет изнутря. Он аж закричал: «Ой, што ты?» А она: «Посулил мне издохнуть, сам высохнешь», Ну, он пошел в горницу, напился в лоск. С тех самых вот пор и стал сохнуть, кашляет, одни мослы остались. Пришло лето, собрался раз брат на бахчу поехать, запрег маштака в дроги и поехал. Дело было к вечеру. Пока то да се, выехал, и ночь. Едет, темно, только-только што дорога при звездах маячит, глядь, а наискосок от дороги белое. Конь полыхнулся, храпит, ушьми сторожится, нейдет. Вдарил коня, конь дернул, а она - сиг к нему на дроги! Глядит брат, диковина! то конь легко бег, дроги легкие, на железном ходу, а то по щетку ногами в землю уходит, как впесок, кубыть сто пудов везет, весь вытягивается, ажно пар с него пошел. Чует, брат, она позадь его на дрогах сидит, а не смеет оглянуться... Вот оглянулся, а у нее глаза, братны мон, висять...

Рассказчик замолчал, поднялся и сел. В темноте неясно виднелись неподвижные фигуры слушателей.

— Hy?

 Тут брат память потерял. Нашли его на другой день в буераке, лежит без памяти, возле конь стоит. И, братиы мон, диковниное дело: конь у брата вороной был, добрый конь; прямо сотню хочь сичас за него; глядим, а он весь побелел, в мыле, шатается. С натуги, стало быть...

 И за своего коня не признаешь, кочь шкуру с него сымай... А на брата как глянули, а он весь седой... Недолго, сердешный, маялся: через неделю закопали...

Кузнечики и сверчки по-прежнему сверлиди воздух. Степь безмоляно и неподвижно простиралась в темноге. Вверху горели звезды. Кашевар сплеснул сбетавщую пену и сиял котелок. Все трое уселись вокруг, досталн деревянные самодельные ложки, хорошенько облизали их и стали носить кашу из котелка в рог, поддерживая ложку куском черного хлеба.

— Где же *она* теперича?

— Да там же, на хуторе.

· — Чего же вы так?

 Да што ж с ней сделаешь? Возьмись за нее, так все семейство перепортит.

Казаки едят некоторое время молча, с шумом втя-

гивая губами воздух с горячей кашей.

— Теперича моя-то баба ждет не дождется, такая ее мать, — заговорил Чижнков, — письмо небось почила.— И он крепко выругался, выражая удовольствие, что скоро увидит семью, родных, знакомых хозяйство, знакомые места и наконец прекратить эт постылая жизнь в степи без дела и с постоянной думой о хозяйстве, которое день ото дня расшатывалось и хирело.

Гляди, она тебе подарочек приготовила.

Казаки засмеялись. Чижнков потемнел и насупился.

Звезды по-прежнему горелн в темной вышине, одни подмиались все выше н выше, другие спускались и подмиализ за темным краем степи. Долго разговаривали казаки о ведьмах, о порче, о хозяйстве, о службе, о бабах, пока наконец не посветлело в одном месте небо и в степи не стало виднее.

# п

Единственным нетерпеливо н долго ожидаемым событнем, разнообразившим монотонную жизнь казаков, был прогон гуртов скота.

Вот на самом краю что-то зачернелось, шевелится н расползается по степн. Ближе, ближе... Видны уже

конные на исхудалых, измученных лошалах с длинными, как змен, ременными бичами, которыми они громко щедкают в воздухе, и рогатые головы крупного черкасского скота. Конные разъезжают по степи, подгоняют отстающих, бьют бичами и сердито покрикивают охрипшими, надорванными голосами.

Ребята, гурт!..

Казакн вскакивают, как от электрической искры, высыпают на шалаша и, прикрыв ладонями глаза от сленящего солнца, жадно всматриваются в проходящий гурт. Подъезжают конные, приподнимают шапка.

Здорово дневали.

Доброго здоровья.

- Н-но и жарко, мочи нет.

— Тепло... Это откеда же гурт гоните?

- Это, милый человек, из благополучных местов.
   Оно н видно из благополучных: вон сивый бык к вечеру протянет ноги.
- Что ты! Что ж мы, себе лиходен, что ли: один бык заболел, все стадо пропало.
- А как ежели благополучно, так гоните через етеринарный пункт, потому нам строго-настрого не приказано пропушать скот.

Нельзя ли у вас маленечко отдохнуть в шала-

шнке?

— Пожалуйте.

Скот стоит, понурнв головы. Гуртовщик слезает с лошали, отирая катящийся с лица пот и расставляя ногн, потом, согнувшись, пролезает в шалашик. Казаки продузают за ним. Появляется водочка.

- Ну, как по газетам слышно, как теперича агли-

чанка?

 Агличанка теперя модчит, а вот будто Китай подымается. Пожалуйте по рюмочке! Как же, господа честные, с гуртом будем?

Да абнакновенно: к етеринару.

По пятачку с головы?
Как возможно! Мы присягали.

По рюмочке пожалуйте!.. По шесть копеек, вот как перед богом.

 Покорно благодарим. Беспременно на пункт вам гнать придется.

 Милости просим... Вот мать пресвятая богородица, чтоб не сойтить мне с этого места, одна рубаха на плечах осталась... семь копеек...

 Мы душой рады для хорошего человека, — для хорошего человека отчего же не сделать?.. Главное. присягали, присяга... Опять то сказать: себя оберегаем, потому вы прогоните гурт, станет, упаси господи, скотина падать, а у нас там хозяйство, своя скотина. Опять же етеринар... и не увилишь, наскочит глазастый дьявол, как черт нму говорнт...

Долго в шалашнке слышится: «по рюмочке... покорно благодарим... главное, присяга... потому для доброго человека»... Наконец н гуртовщик н казаки вылезают из шалашика распаренные, красные, как из бани, с посоловелыми глазами. Казаки считают скот и получают по двугрнвенному с головы. Конные снова разъезжают по степн, хлопают бичами, и гурт уходит.

В виде разнообразня иногда наезжает ветеринар с пункта. Он с места начинает крнчать и страшно ругаться.

Это что такое?.. Да тут гурт целый прошел, сле-

ды кругом...

- Никак нет, вашскблагородне! Это прошлого месяца, што на пункт к вашему вашскблагородию заворотили который...

- Врете, мерзавцы: следы-то свежие, а через

пункт за эти дни ни одной головы не прошло.

 Слушаем, вашскблагородие! — говорят казаки, держа под козырек и прямо и смело глядя ветеринару в глаза с таким видом, как будто хотели сказать: «Хоть режь, а мы не виноваты».

 Сгною в тюрьме мерзавцев!.. Сами себя ведь, подлецы, губнте. Дома-то ведь скотнна есть? Ведь

присягали вы, негодян, так вас и этак!..

- Так точно, вашскблагордие, есть скотнна, по тому самому и оберегаем себя... а главное, што как присягали и присяге своей по гроб жисти... Долго кричит ветеринар до хрипоты и потом уез-

жает. Қазақи провожают его, и их невинные, покор-

ные, безответные лица широко расплываются...

 Ишь расхорохорняся, носастый черт!.. мало загребает.

Казакн знают, что, если ветеринар и не пропускает за взятку без осмотра скота, зато он всегда может на больший или меньший срок задержать здоровый скот и тем причинить гуртовщику огромные убытки. Понятно, что последний предпочнтает откуппться. Ветеринар уезжает, и опять зной, скука, безделье,

побуревшая степь, мертвые солончаки, марево и стол-

Так провел Иван Чижиков свою службу. Наконец подошел срок. Собрал он свои пожитки в сумочку, зашил в тряпочку и повесял из гайтале на шею тридиать семь рублей сорок девять копеек, собранные им за службу; перекипул через плечо старую шинелицику, сумку, взял пику, помоляся и отправился тество.

#### ш.

Среди бесплодного солонцеватого степного пространства, над которым стоит огромное, горячее, мутное небо, виднеется затерянная человеческая фигура.

Куда ни глянешь, везде истрескавшаяся сухая земля, горький, жесткий польнок, бурме обнаженные плешним глянистых сологичаков, на которых ничего не растет. Сухой знойный ветер ходит по степи, и степь курится пылью, как пожарище. Уходя верхушками в молочное небо, ходят, крутясь, черные смерчи. Мел, кая, едхая, горячая, иссушающая пыль лаезет в ронос, в уши идушему человеку, покрывая серым налетом волосы, исхудалое, почерневшее от загара лицо, по которому ползут, мешаясь с грязью, капли пота, старую шинель и холщовую сумку, переквирутые через плечо, форменную казачью фуражку на голове, засаления) и затрепанную, и короткую черную пику с сияющим на солне острием.

Зиой струится и колеблется над буграми. Неутолимая жажда мучает и палит. На самом краю степивдруг показывается длинной полосой вода, неясные склуэты деревьев, ветряных мельниц, строений, маня к себе покосем, отдыхом и свежестью. Немного погодя эта светлая полоса воды отделяется от горвоонта вместе с сідуэтами деревьев, подымается, держится некоторое время на воздухе, таст, и опять везде одна голая, сожженная, безлодная степь.

С усилпем передвигает казак побуревшие от солица, от горького польиня сапоги, то и дело перекладывая с плеча на плечо шинель, сумку и пику, и отирает катяцийся с лина пот.

Идет он уже второй день. Второй день его немилосердно палит солнце, обжигает горячий ветер, ест пыль, н кругом, насколько глаз хватает, курится, как

пожарище, степь.

«Приду домой, перво-наперво полведра старикам, реатлишкам гостинцев, бабе платок...» При воспомнании о бабе лицо у Изана разъезжается... «Н-иу... да-а... Полведра четыре рубля пятьдесят копеек... Избу в нонешнем году перекрыть бы... пару бычком молодых дюже надо прикупить... Как наяву, стоят базы навесы, плетин, скирды.

Он вздыхает, останавливается и оглядывает степь: спазый полымок, горелая драж трава, между которой сквозит потрескавшаем земля, обманчивое марево и одинаковая, однообразная степная даны. И в этой дали блестит полоса воды настоящей, а не марево. Возле ин деревьев, ин кустаринков, ни амеры в степна степна и поски; белеет на солне отдолжившами соль.

Иван, нзнуренный и усталый, пускается дальше, не надеясь уже когда-нибудь дойти до жилья или до

места, где бы можно было передохнуть.

На горизонте обозначилась черная точка. Нельзя было разобрать — человек это, лошадь или бугор. Но немного погодя темное пятиншко обозначилось яснее, стало прибликаться, и через минуту Иван разглядел, что это был веадник. Он скакал прямо на Имана. Иван остановился н стал ждать. Великоленный степной скакун золотистой масти-стлался над самой землей. Старая, в моршинах калмычка в синих штанах, с выбившимися из-под шалки жидкими седыми косичками, сидела и нем верхом. Просканивая имим Ивана, она слегка задержала лошадь, а Иван крикнул ей, махая рукой:

Эй, бачка, постой! Нет ли баклажки с водой?

Смерть пить хочется!

Калмичка на скаку перегнулась к нему, странно въмажнула рукой; в ту же секунду в воздухе со свистом развернулся аркан, и, прежде чем услел опомниться казак, волосяная петля мгновенно стянула его поперек, тяго притянув к туловищу руки. Калмачка перекниула ногу через натянувшийся от подпруги аркан, дико гикиула, и лошадь понеслась карьером. Натянувшийся, как струна, аркан с размаху книул казака о землю и поволок за бешено мчавшейся по степи лошадью.

Оглушенный, не понимая, что все это значит, казак

тянулся и вертелся на конце аркана, как круглое бревно. То он тащился на спине, и солище сверху ярко било ему в глаза; то перед ним мелькали откидывавшнеся задине лошадиные ноги, развевавшийся хвост и раздувавшиеся синие штаны; то он инчего не видел, тащился инчком, и несожшая трава и потрескавшаяся, тышевшая жаром земля сдирала с лица кожу, рвала рубаху, штаны, шинель. Шапка с него свалилась, тика выпала. Он бился о землю головой, ногами, грудью, спиной, животом, переворачивался, крутился, задыжаясь, не будучи в состоянии крикнуть и теряя сознание.

А старуха с диким воем неслась, подпрытивая и хлопая босыми ногами по начинавшим уже взмылываться бокам лошади. Она выкрикивала дикие слова, н горячий ветер трепал ее широкие синие штани, растрепанные косичик жидких, седых, выбившихся волос и густую гриву стлавшегося по земле скакуна. Старуха не оглядывалась назада, по чувствовала, как тянулся и дергался у нее под иогой аркан, волочивший за собой казака

сооон казака.

Уже потемнела золотистая шея скакуна, белая пена клочьями летела назад, и сквозь широко раскрытые розовые ноздри вырывалось тяжелое дыхание. Впереди показалась котловина. Калмычка напра-

виле тума показалась котловина. Калмычка направила тума пошадь н, прокниувшись на спину, что есть силы натянула поводья. Скакун закругил головой и роняя пену н оседая на задине погн, с трудом остановился. Сзади недвижно лежал на конце тянувшегося змеей по земле аркана туго стянутый петлей, возодранный, в ложомствях, окровавленный человек.

Калмычка спрыгнула на землю, привязала конец повода к передней ноге лошади и, бормоча и выкрикивая что-то, подошла к неподвижию лежавшему казаку. Она схватила его за поги, с усилием потащила, и голова казака с запекцейся на изодранном, исцарапанном лице кровью безжизиенно переваливалась по земле из стороны в сторону.

Будь ты проклят, волк лютый... издыхай, как собака, н пусть черви сожрут тебе все нутро.

И калмычка продолжала тащить казака, часто дыша, и пот, смешиваксь с грязыю и пылью, сполава по ее загорелому, темному, как дубленая кожа, морщинистому лицу и падал на открытую, такую же дубленую грудь. Калымчка поминала своих детей, свою леную грудь. Калымчка поминала своих детей, свою

кибнтку, скотниу, лошадей... Упоминала про железную дорогу, про больших иачальников и лютых волков.

Ей было пятьдесят восемь лет, и оив помнила те времена, когда калмыки вольно кочевали со своими кибитками по степям; а теперь их согнали в станицы, предлагают заниматься земледелием и забирают сыновей на службу. Нужию строить набы, справлять сыновей в полк, покупать шинели, мундиры, сёдла, пики, шашки, белье. Нужно было много продавать, чтобы иметь на всё деньги.

Приехал раз купец покупать скот. Калмыки соглам вес, что можно было продать: лишних лошадей, баранов, скот. Купец осмотрел, поторговался, подадял, угостин водкой, достал на кармана шестьсот сорок девять рублей тридцать копеск новенькими кредитками, вручил калмыкам, согиал скот и

vexaл.

Часть денег старуха спрятала, а остальные раздала членам семьи для покупок. Но при первой же расплате калмыков арестовали с фальшивыми деньгами. Долго не могли они взять в толк, в чем тут дело; но когда на требование властей старуха наотрез отказалась возвратить остальную часть фальшивых денег, всю семью посадили в тюрьму. Только в тюрьме раскуснли калмыки, в каком сквериом деле нх обвиняют и какую скверную штуку сыграл с ними купец, которого они не знали и не могли указать. Чтобы освободить истомившуюся после степиой вольной жизни в тюрьме семью, старший сыи старухи взял внну на себя, заявив властям, что это он покупал и потом сбывал фальшивые кредитки; его же мать и братья не подозревали этого, так как не умели различнть настоящих денег от фальшивых. Его сослали в Сибирь, а семья разорилась. Двух братьев взяли в полк, младший спился и умер от чахотки.

И вот теперь старая калмычка припоминла все это, волоча за ноги одного из тех, которые пришли и забрали их землю, лишили вольной живии, разорили, обманули, посадили в торьму, забрали детей куда-то далеко, а степь перерезали длиниой насыпью, положили сверху железо, поставили столбики и пустили по ней телету с дымом и огнем. Калмычка потащила казака к краю узкой, круглой дыры. Это был степной колодец, глубокий, полубовалившийся. Ноги казака,

согиувшись в коленях, свесились в черную дыру, Оставалось лишь слегка толкнуть его. Калмичка торопливо стала развязывать аркан. Петля, сдавливавшая грудь казака, ослабела, он вздохнул и полуоткрыл глаза. Старуха, не замечая, сидела на корточках и торопливо симмала аркан.

Восемь вас, девятый будешь...—бормотала она

и взялась за его плечи.

У казака волосы стали дыбом. Он собрал все силы и с отчаянием ужаса схватился за калмычку. Не ожндавшая ничего подобного старуха дико закричала и изо всех сил стала спихивать его в дмру. Казак посунулся в яму, и земля с шумом посыпалась из-под него. Судорожно прижавшись головой к краю ямы, он цеплялся ногтями за землю и последним усилием опять схватился за калмычку.

Началась борьба.

Опи возились на самом краю, задыхаясь, цепляясь друг за друга, отрывая один у другого руки, роияя осыпающуюся винз земию. Казак почти весь висел над ямой и каждую секунду ждал, что полетит вниз с калмычкой, которая делала исчеловеческие усилия, чтобы оторвать его от себя.

Со страшным напряжением казаку удалось стать коленом на землю. Он сдернук камычку, теперь она повисла над ямой... Он отогдрал от себя одпу ее руку, потом стал отдирать другую. Старуха, чувствуя, что вот-вот она полетит туда, где гниют сброшениые ею райыше люди, закричала, и крик ее разнесся по всей степи. Она кричала и звала своих детей, звала старшего сына, которого утнали в Сибирь, звала даму других, которые далеко служили в полку, звала самого младшего, которого отдела как сой глаз и от которого остались одли мослы; она звала и х и кричала им, как их родила, выкомыма воспитала.

Но дети не слашали. Стоявшая в двух шагах лошадь, навострив уши, с удивленнем глядедела на возившихся людей. Степь по-прежнему, безлюдива и безжизиенияя, простиралась под палящим солицем, даль дрожала и колебалась от зноя, и ветер подмяла степ-

иую пыль.

Калмычка разом смолкла, последним усилием приникла к руке казака, и в его тело по самые десна вошли старые, изъедениые, пожелтевшие зубы. Казак взвыл от боли и отодрал от груди вторую старухину руку в судорожио сжатых пальцах которой остался клок его рубахи.

— Ты будешь девятая, будь ты проклята!..

Перед ним мелькиули выступившие из орбит круглага, пожелтевшее, как лимои, изрезаниюе морщинами лицо, снине штаны и грязиьее, заскоруалые подошвы босых иог. В следующее мгновение черная пустога все скрыла. Из глубины донесся звук, как будто в мокрую грязь упало что-то тяжелое.

Шатаясь, с дрожащими руками и подгибающимися коленями казак отошел от колодца. Он все еще ие мог опомииться. На нем все было изорваио, рубаха, штаны висели клочьями, на руках, иа груди, на вспух-

шем лице запеклась кровь.

Казак подошел к осторожио поводившей ушами лошади. Лошадь, храпя и натягивая головой привязанный к ноге повод, пятилась назад.

Тпру-у!.. тпру-у!.. Стой, дьявол калмыцкий!..
 А и конь важиый! За такого коия две сотии зараз кла-

ди, а то и все три... Тпру-у, окаянный!..

Он отвязал повод от ноги и любовался великолепиым скакуном, который, таицуя, ходил вокруг иего.

— Нет, нельзя... увидят калмыки, убъют... По крайности, хоть подушонку да подпругу взять... Тпрурру!.. стой, милай!..

И он, поглаживая коия, расстегнул подпругу и снял с лошади старенькую, инкуда не годиую, плоскую, как блин, подушонку, из дыр которой лезла шерсть.

Все дома пригодится.

Потом закинул на шею лошади повод и гикиул. Лошадь шарахиулась, понеслась по степи и через

минуту скрылась из глаз.

Казак подошел к колодиу, послушал, поглядел в черную пустоту, — у него шевельнуюсь тайное желание, чтобы старуха подала голос и ее можно бы было вытащить; но там было все неподвижно и тихо. Он подобрал подпругу, взял под мышку и пошел по тому направлению, по которому тащила его калмычка. Пройля несколько верст, он нашел сумочку, пику, шанку, шинель. Запихав в сумочку подпругу и подушну, Иван сел наземь, достал из шапки иголку, которая всегда была заколота внутри шапки с измотацион ней ниткой, разделя и, сидя под горячим солищем, стал чинить свою одежу. Идти в таком изодранном виде было опасно.

Долго сидел и махал посреди степи длиниой ниткой Ивап, зашил прорехи, оделся и отправился дальше. Много он прошел, хотелось податьше уйти от рокового места. Вдали зажелтело полотно железной дороги, но Иван не пошел туда, а свернул и пошел стороной. Казалось ему, что первый, с кем он встретится, сейчас же скажет: «А зачем калмычку убил?»

Жар свалил. Солнце уже коснулось края степи. От казака легла через всю степь и шла с ним рядом

длинная, косая тень.

Вдруг сальшит Иван топот. Обернулся, — скачут к нему два калмыка. У него скнуло сердце. Калмыкн, в форменных казачых фуражках, подскакали и сдержали разгорячившихся лошадей. Один из них сидел на вороной лошали, другой на знакомом Ивану золотистом скакуне. Казак повернулся к ним и, взяв наперевес пику, утрожающе направил на них сверкавшее на солнце стальное острие с таким видом, как будто хотел сказать: «Сутных голько!»

Но калмыки, сдерживая нетерпеливых лошадей,

мирно заговорили:

Здорово, бачка! Не видал старой калмычки?
 Лошадь прибегла к кибитке, а ее нет... В хурул ездила.

Нет, не видал.

 Вот чудно!.. Нет старухи. Всю степь изъездили, как скрозь землю провалилась...

Не видал... не знаю... кабы видал, сказал бы...
 «Вот полезут в сумку — подпругу с подушкой най-

дут...»

А калмыки постояли еще немного, «похурукали» между собой, повернули лошадей и поскакали назад. Казак отер проступивший на лбу холодный

Казак отер проступивший на лбу холодный пот, положил пику опять на плечо и пошел даль-

Стемнело. Хотя и высыпали на небе звезды, но в степи было смутно и темно. Казак видел только темиую землю под ногами да темный край, на который спускался звездный свод; а что было между ними, нельзя было видеть. Слышно было только, как кузнечики сверлили да ночные птицы разговаривали в темноте. Иной раз чудился конский скок. Тогда он останавливался и, придерживая дыхавие, прислушивался; но кругом было тихо, один кузнечики заполняли своим сверлением тамнственную темноту ночня.

Казаку становилось жутко. Он теперь не только не боялся калмыков, но желал, чтобы они подъехали и заговорили с ним живым человеческим голосом. Боялся он, - и кровь стыла у него при одной мысли об этом, - что сначала он услышит конский топот, подскачет к нему всадник, сдержит лошадь, станет он всматриваться, а это - старуха на лошади с выпятившимися глазами, с морщинистым лицом, в синих штанах. Чувствуя, как холодеет у него затылок, казак среди молчания и темноты при слабом мерцании звезд шел, не смея поднять головы. Ноги у него подкашивались, но он не осмеливался и подумать сесть. Напрасно он ждал рассвета: все та же темная степь, то же молчание, теперь уже не прерываемое даже сверлящими звуками кузнечиков. Что-то заволакивало небо, потому что и звезды стали пропадать одна за другой. Становилось темно, как в погребе.

Впереди забелелась длиниая фигура. Кровь ударила казаку в голову, но он, как очарованный, шел к ней, не спуская напряженно вытаращенных глаз. Бежать! Но разве от нее убежищь?. Перед нни со стращной ясностью предстало, как она сигнула на дроги, конь побелея и стал уходить ногами в землю, а у нее вывалившиеся глаза виссели по покс. Белая фигура дожидалась его... Когда он подошел почти с помутившимся сознанием, он разобрал наконец, что это был длинный соловчак, протянувшийся по степи и белевший в темпост. Чижиков в изнеможении опустился на шероховатую, жесткую тразу, подложил под голову сумку, возла положил пику и лег, старажсь не смотреть по сторонам. Оне помнил, когда уснул. Ему казалось, что он задремал на несколько минут.

Проснулся он, точно его кольнуло что-то. Он открыл веки: яркий солнечный свет бил ему в глаза. Над

ним стояли на лошадях вчерашние два калмыка... Казак вскочил как ужаленный, схватил пику и

крикнул не своим голосом:

— Не знаю... не видал... не знаю... Чего вы пристали?

— Ты чего кричишь?.. Старуху, калмычку, ищем... Со вчерашнего дня пропала... Чего испужался?...

— Не лезьте ко мне, а то перепорю обоих... и лошадей — И Иван . с побледневшим и нсказившимся от элобы лицом замахнулся пикой.

Калмыки отъехали, остановились шагах в десяти и стали о чем-то жарко говорить между собою, показывая плетями на Ивана. Потом ударили по лошадям и уехали прочь.

К полудию Иван пришел на казачий хутор, а че-

#### IV

Встретила Ивана жена за воротами и упала ему в ноги. Он поияд, в чем дело, взял плеть и стал сечь ее плетью нещадно и жестоко. Она валялась в ногах, отчаянию кричала и молила о поощаде. Всю вслужиую, с заплывиным синякам инцом он оттация за косы и бросил посреди двора. На другой, на третий, на четертый день продолжалось то же самое. Накопец казак устал, да и жизиь не ждала, надо было приниться за работу. Деньии, какие он принес, пропили. Базы, сараи, курень требовали почники, скотину надо было гонять на водолой, на выпас, молотить хлед стотовиться к пахоте, полоть бахчу, заготовлять на зиму одежду себе и ребятициям, которые бегали по широкому двору, и среди них маленький кудрявый мальчик, е похожий на Ивана.

Сиачала Иван часто попрекал жену, но мало-помалу обида и горе сгладились, и трудовая жизиь, полная бедности и заботы, потекла однообразно, так же.

как и до службы.

Прошел год. Настала вторая зима. Корм скоту подобрался — надо было ехать в степь за сеном. Иван запряг лошадь в сани, положил полсть, вилы, краюху хлеба и стал потеплее одеваться, так как на дворе все крепчал мороз. Надел тулуп, валенки, стал надевать рукавицы, поглядел, а они все изодрались — дыра на дыре, нельзя и ехать, руки отморозить можно. Иван стал рыться в старье, чтобы найти обрывки кожи, заплатать рукавицы, да вдруг вспомиил, что на полатях валяется изорваниая седельная подушка, которую он принес два года тому назад, когда воротился с кордона, и забросил на полати. Иван полез наверх, достал подушонку и стал выкранвать из нее лоскуты кожи. Из подушки полезла шерсть, и вдруг вывалилась пачка кредиток. Иван оторопел, с секунду глядел на деньги, перекрестился, дунул на них, опасаясь, что это наваждение, потом схватил и бросился из куреня на баз, забился в угол под сарай и стал считать. Денег оказалось пятьсот сорок девять рублей.

Иван не поехал за сеном, а через три дня поехал в окружную станицу на ярмарку. Вдруг открылась масса нужд, которые, оказывается, не терпели ни малейшего отлагательства и которые тянулись из года в год. Надо было накупить овчины для тулупов на всю семью, досок для пристроя к куреню, пару молодых бычков, арбу и многое множество другого необходимого в хозяйстве. Веселый, хорошо и тепло одетый, немного выпивший, похаживал Иван от одной лавки к другой; купцы его ласково и приветливо встречали, и он наслаждался, чувствуя новое, незнакомое дотоле положение богатого человека, к которому относятся все с почтением. Вечером он пил чай в трактире и угощал откуда-то выросших вокруг него новых приятелей и друзей, как вдруг в трактир вошел урядник с двумя полицейскими и потребовал, чтобы Иван шел в станичное. Иван вытер вспотевшее лицо, расплатился с трактирщиком и отправился с урядником в станичное. Здесь его сурово встретил станичный атаман.

Ты что же это, фальшивыми деньгами вздумал

торговать?

Иван побледнел как полотно.

— Никак нет, вашскблагородие! — Врешь! Пять человек купцов приходило и день-

ги представили.

— Никак нет... не могу знать... — бормотал Иван,

все больше и больше бледнея, занкаясь и путаясь. Ивана арестовали. Через полгода его судили в окружном суде. Оп сидел, сгорбившись, осунувшийся и поседевший, и слушал прокурора и своего казенного защитника, мало понимая и мало интересуясь их речами. На вопрос, ис сам ли он выделывал кредитки, он отвечал: «Никак нет», — а на вопрос, от кого же он их достал, так же неукоснительно отвечал: «Не могу

знать».

Когда старинна присяжных после совещания стал читать, виновен ли Иван Михайлов Чижиков, казак такой-то станицы, в том, что... — Ивану с изумительной ясностью представилось, как калмычка кричала и вала себих сыновей, как мелькирли и скрылись в темной дыре ее босые ноги, как он шел по степи и степь становилась вес глуше и темпее, как сначала кричали и сверлили кузнечики, а потом и они смолкли, потухли все звезды, и кругом стояла мертвая, черная темнота, как он заснул, потом вскочил уже при ярком дневном свете и закричал: «Не знаю... не видал... не знаю!..»

— Да... виновен.

На секунду в зале суда наступила тишина. Иван поднял дрожащую руку, перекрестился, потом поклонился судьям, публике и сделал земной поклон присяжным.

Покорно благодарю... праведные судьн!.. правильно осудили...

И, обернувшись к председателю, с искривленным бледным лицом, по которому текли слезы, проговорил

вздрагивающим прерывающимся голосом:

 Мне бы ее, вашскблагородие, старуху-то, мне бы ее выдернуть оттеда, выдернуть бы оттеда... а я ее... а я ее спихнул... Покорно благодарю... правильно!..

Его присудили к четырем годам каторги.

1902

### В БУРЮ

I

 Ай-яй... ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко...

не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими, лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырвул его на дио лодки. Андрейка подняжля, всклипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сеть.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидые морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солице стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой-бока лодки, протянутые к мачте, перекрещивающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи н смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все время молча силевший на корме, проговорил:

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по казывшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорво грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбегавшиеся из-под весел длиниме водяные жутуты, на мерн и сильно откидыващуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отлыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без

малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками, — это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили одни конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот саженей. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и водй из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и наконец на поверхности, тренеща и разбрытывая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальшы в нежные розовые жабры, высвоюждал на сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрыхнаяя воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь выпаться и этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, иеподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жаром. от скуки и однообразия разговарнвал

с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузо-то наел. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол Выла-азь...— И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обейми рухами большую рыбст.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутнвшийся на воздухе и замерший от наумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом— и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

#### 11

У Андрейки нет ви отца, им матери. Сколько оп помнит себя, оп живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Атафоном. Возле хаты с одной стороны белеет беретовой песок и синеет море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженияя, покрытая высохшим бурьяном да полыны степь, размытая овратами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

пувадело.
Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в кате. Ночная выога мела в черные окна. Агафон угрюмо думало чем-то, почнияя сети, жена возилась у печки. Смаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, ила пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно-бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Занкажсь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить се переночевать. Ее приотили, накормили. Отогревщийся ребенок наполния хату детским плачем, и жена Агафона, стоя дним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая сомих летей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и наконец решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подавинем, по железьой дороге удавалось на некоторых станциях упроситькопдукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатио, а по проеслочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась выога; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огопек одникок й ти, как среди ночи увидела огопек одникок й

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Атафона три раза взбрызнула и напонла ее святой водой, но той делалось хуже, хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышел

Андрейка смутио помнит ласковую старую женщиприемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, припли какие-то люди, сияли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зактли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал баэть мальчика с собой на мог в Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги воли.

Семи лег Андрейка уже во всем помогал делу. Вставалн они рано — часа в три угра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытіпрался подолом рубахи, торопливо крестился на тучасть неба, гре горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистли картошку, рыбу, ва-

рил уху. Позавтракав, онн уходилн в море.

Й на море и дома дед заставлял Айдрейку делать вое наравне с собою править парусми, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьем и прочее. И Андрейка все делал, напрывают и пепосильной работы. За малейший промах, недосмогр, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоно мальчику на море неверно положить руля нли не вовремя подобрать или отдать парус, как дел подмага и тут же, не говоря ин слова, беспощадно сем мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорслое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом былолько море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьмии оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустыние прострайство для Адпрейки бы-

ло населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; воздухе, мелькая по несохивей траве тенью, медлительно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, кобчики; по курганам угрюмо и одником серпели степные орлы. Нал песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; веснюю и осенью тут столя несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролегной птицы.

Но более всего н разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В кон-

це июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки воли, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берета, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватий свет казался Андрейке таниственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Де́д Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели изпод нависших бровей и он готов был рассказывать по

целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде весло опустить — все сети.

Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места,
 сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась
 для пропитания людей.

А рыба знает, что ее ловят?

— А рямо з нает, что ее ловят: Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так итак, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; иу, толь-ко, конечно, по-своему разговаривает, — человеку не дадено знать... Только один, которые утолленники в море на дне лежат, понирмают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остеретается, знает, что они уче выдалут, плавает возле и друг с дружкой рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на дела распиренными глазами. Ему представляется темная, сминя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жарами и тлотая соленую воду, рассказывают друг другу другу, гре и как происходит. Рассказывают они и при него, про Андрейку, что он с дедом Атафоном сидит в лодке там, наверху, и потускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замикался для него водной поверхностью моря, и о том, что было там, в глубине, он не думал. Там была просто вода, и оттуда сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно обившимися в лодке рыбоми, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумиыми существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, изверку. Сверку изд водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таниственияя и неведомая жизиь, враждебияя Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

 Господь все премудро сотворил, — продолжает дед Агафои. - Скажем, сазан - рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокущи тянуть к берегу. всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут,а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что кругом сети, перво-иаперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать - зачнет сигать из воды, чтобы пересигиуть через сеть. Сеть к берегу высоко полымают над водой. — тогда видит — плохо дело, вот сейчас выволокут, он воткиет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша сиизу хоть и чижолая, - камин понизу понавязаны, все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, иу, а он плеснет хвостом - и был таков.

Он, зиачит, сазаи-то, умиый?

Как же! Господь видит, люди иеисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсты! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, иу, рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подияв еще выше брови, говорит:

— Ходит рыба в море, все закоулочки выходит, гропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит али своим братом закусит; а в реках ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речиой. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты ранень водятся. Из лесу подмывает кории, встки, — одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежиие времена и кодила в реки, особливо в Дои, кормиться, и шла оив, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут се

вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон-повеление, чтобы по всея Расен во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету - знает, ловют ес там пять дней. А в субботу вечером гужом гудит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся, - которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети, - это которая запоздалая. Вон оно как... Человек с хитростью, а рыба влвое...

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

 Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает... Потому сила, сила этих рыбаков развелось — куда глазами достанешь, всё сети...

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дел сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сеги, конопатить или смолить лодку, стачивать и наявляьнать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там до тех пор, пока не пропивал все до последней колейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, дазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хугорскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежалн по той стороне

моря.

— Дома там большущие да высокие, — говорит бабушка, гладя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возла-ее ног, уминает пирог с морковью и не спусклет с нее глаз, — а живут в них господа бо-огатме, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

Куды — рыбу! Хату подместь и то гиушаются.

 — Я, баунька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высо-окие, а да церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова все в перых... Баунька, а я на агиником проходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

 Баунька, откуда вши водяные берутся? Вот пдешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

 Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пнрожка еще, кушай на здоровье, сиротника.

Баунька, дед сказывает, матка моя замерзла.

возле нашей каты.

— Померла, соколнк, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли,— згн не видать было. Царство небесное покойной Акурине Мигренен, евеный покой ее душеньке, — прывела тебя, малую сиротку, и делу Агафону доброе здоровье на многие голы...

Дерется дед, баунька, уж так-то больно бьет.

Я, баунька, ежелн будет бить, так убегу от него.

 Тебе же на пользу, дурачок, — побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у

которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался. Солице невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздуже, неподвижно стоит над морем, в котором на недоситаемой глубние синеет опроквнутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвысшими нарусами кажеств внекцией в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокнятуяя лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает на тянущейся вдоль лодки сетн добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полураскрыт, крупные каплн пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зе-

вающей шевелящейся рыбы.

вающен шевелищенся рыоль. После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят н ноют рубцы на спине, в голове толпилные самые мрачимые мысли. Сначала он вес свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвелего.

«Хорошо,— со злобой думал он,— брюхатый черт, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну н потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали

другое направление.

«Что, я сму сын, что лн, алн крепостной, что ом лупнт меня, чем ни попаля? Ишь огрел, ажно рубаху просек. Возьму да убегу... Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники алн на берегу в артель стану, тоно тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дирю в лодке да заткиу маленечко тряпкой, а сам в степь, ляжу на кургане н буду смотреть. Вот отъедет он, вода н вымоет тряпку, и станет он потопать т закрачит: «Андрейка, потопаю!..» Я в ему закричу: «Ага!.. а поминшь, как ты меня лупнл, ажно рубаху наскрозь просек...»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, н не подозревая Андрейкнимх каверз, преслюжбию посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правялам, сосредоточеню. Старик не любит разтоворов. Он доболен сегодняшими улювом, н его нависшие, лохматые брови приподиялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и иочью вернуться домой.

Вдруг Аидрейка услышал голос:

Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним сделалось? Осталось еще половину сетей досмотреть, видно, прошел косяк и рыбы набилось миожество, а видно, прошел косяк и рыбы набилось миожество, а никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

Подверни сиизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не семяя деле дивистрацивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной,—нечем было дышать, и все так же на недосягаемой высоге и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал

грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем неслось белое, ослепительно блествщее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко реако науришало впечатленне знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, тесиясь, густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необълснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и папряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облаж, блестящие с одной и злювеще затепенные с другой стороны. Дел, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженияз лодка пошла скорее по тому направмению,

где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морцинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнуя парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный

блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края

до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собы водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный слел.

Ветер, превращавшийся почти в урагаи, не мог сразу раскачать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед зная поварство этитя внезапных летних бурь. Они разытрывались где-инбуль далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, раскодившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рабило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с бельми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми, подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом,

без перерыва, без отдыха. Кнпяшне зеленоватые гребни то и дело обрушивались через борт. Шкоты натяиулись, как интки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшиого напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокочениые, как грязная вата, тучи, стоял все заполияющий шум, из-за которого нельзя было различить ии скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ин звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте. Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волиы, которые без числа и без коица шли на их одинокую, заброшениую лодку. Она то совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполияло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волиы все больше заполияли лодку, и она все тяжелее взбиралась наверх. Аидрейка стал черпать и выливать за борт

черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как иалетавший шторм клал лодку набок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточению. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, иа четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикиул:

— Кидай рыбу за борт!

Аидрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткиул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он поиял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладниу, ои другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы: Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы... потопа-

ем... подайте помощи, пото-опаем!...

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волиы, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым

столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка пошла легче... Берег все приближался... Уже можио было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дел всегла ставил свечи. И Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескать через борт пенистые верхушки. Но по-прежиему с шумом шли водяные горы, летела пена и инзко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребии воли, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла набок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна,

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обенми руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей инжией челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших воли, которые яростиее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко диу. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду.

Де-еду, боюсь!...

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота.

— На вербу... на вербу держи!

Старик крикиул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черпевшие на песке лодки, белая хата и старая веоба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания,

что он спасен.

Зажав под мышкой руль, накругив на руку туго тянувшийся шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, по-дымаясь и опускаясь вмест с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подамавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андрейка закричал произительным детским голосом;

Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые, бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега крут повернулась, описав круг, и, как бы призастивать стлат против ветра. Паруе ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскать. Андрейка, все так же меудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся пару, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой осседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, толпкок, шумя и разбивась, грозно шли волны и где беспомощно видиелась, то скрываясь, то опять показываясь, голова.

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

1903

# некогда

Он сердито швырнул окурок, зашипевший в луже, засунул руки в карманы расстетнутого, развеваемого ветром пальто и, нагнув еще не успевшую проясниться от дообеденных уроков толову и ощущая в желудке тяжесть скверного куммистерского обеда, принялся шагать сосредоточенно и энергично. Но как нн шагал, все, что было кругом, шло вместе с ним,—и наискось ливший дождь, мочивший лицо, и открытый заиошенвый студенческий мундир, громадиме дома, чуждо и молчаливо теснившиеся по обеим сторонам узкой улицы, прохожие, мокрые, угрюмые, которые казались в дождь все как один.— все это знакомое, все это одинаковое, повторяющееся изо дня в дель, надоедливо шло вместе с ним, ин на минуту, ин на одно мновение не отставая, не выпуская нз равнодущиму объятий.

И вся обстановка его теперешией жизии, все одна и та же, повторяющаяся изо дня в день, казалось, шла вместе с ним: утром несколько торопливых глотков горячего чаю, потом нескончаемая до глубокой ночи бетотия по урокам. И все дома его клинентов были на один манер, и отношения к нему и его к ним были один и те же. Казалось, ой только менял в течение дня улицы, но вко-для все к одини и теж же. Казалось, ой только менял в течение дня улицы, но вко-для все к одини и теж же людям, ко одной и той же семье, несмотря на разность физиономий, возрастов, общественного положения.

Он позвонил. Долго не открывали. Загривов стоял насупившись. Дождь все так же косо мелькал, и на мокрой, залитой мостовой вскакивали пузыри, чисто омытые тротуары влажно блестели, по боковым канаям шумно бежала мутная вода. Извоачики, нахохлившись, дергали вожжами так же, как и всегда они это делали, было ли вёдро, сухо, дождь, снег или мороз. Мокрые лошади покорно трохали с прижатыми ушами, и в этой покорности чувствовалась своя особенная, и доступная окружающим жизыр.

Загремен изнутри засов. Рабая сумрачняя прислуга посторонилась, и Загривов пошел по длиниому коридору, разделся в полутемной прикожей и вошел в инзенькую комнатку. Пахло давно не проветриваемым жильем, лампадным маслом и сухным травами. Оттого ли, что на дворе шел дождь, или окна не были протерты, нали на душе у него было сево,— только все

в доме было сумрачно, угрюмо, тускло,

В пустой, голой, без занавесей, без картин, даже без печки комнате стояли стол и три стула. На столе лежали две развернутые тетради с положенными на них карандашами и несколько учебников. Обыкновенно при входе Загривова у стола его встречали, глядя исподлобья, два плечистых угрюмых реалиста, здоровались, потом садились друг против друга и начинали делать задачи на построение.

Старший, вылитая копия отца, был в пятом классе. Глядя на этот инвизий, заросший жесткими волосами бутристый лоб, выступавшие издровные дуги, скулы, челюсти, на эту срезанную назад тяжелую, неправильную голову, казалось, что в толстом черепе оставался очень небольшой уголок для мозга. Скудный, иеповороглавий, ограниченый ум, почти физические страдания, вызываемые необходимостью умственного напряжения, подтверждали это, и Загривов приходил, с им в отчание.

Загривов никогда не видел их матери, но почему-то ему казалось, что в младшем сквозь тяжелую оболочку отца сквозыли мякие, женственные черты матери, живые, жаждущие жизии, света, тепла. Казалось, он делал тшетные усилия и попытки выбиться из какой-то тяжелой, давившей обстановки, былся угромо, не умея и не имея с кем поделиться, отвести душу.

Со своими учениками Загривов пикогда пи о чем постороннем не заговарнвал. Они чертили, делали постороння, угромо смотрели в свои тетради, а он делал поправки, подсказывал, наводил, объвсиял методы решения. Между ним и его учениками всегда стояла стена отчуждения, замкнутости, сдержанной, холодной вежливости.

В доме царила неподвижная, строгая, суровая тишина, как будто никто не ходил, не разговаривал, не смеялся. Загривов, проходя по коридору, иногла случайно встречал детей самых разнообразных возрастов, очевидно, семья была большая, - но никогда детский голосок не звучал в этом суровом и строгом, угрюмо молчавшем доме. Семья тесно ютилась в нескольких дальних комнатах, а в громадных пустых апартаментах второго этажа, над ними, стояла дорогая мебель, висели картины, - дом этот когда-то принадлежал разорившемуся князю. — и веяло строгостью н холодом пустоты нежилого помещения. Два раза в году, на рождество и пасху, здесь накрывался стол в углу и устанавливался закусками и винами. И когда после праздников Загривов приходил в первый раз, старик торжественно вел его наверх, они закусывали, выпивали по рюмочке, перебрасываясь двумя-тремя словами, а со стен ничего не говорившими, потемневшими лицами глядели фамильные портреты. Потом спускались винз, в прежине «людские» князя, и начинались опять чертежи, построения, задачи и тяжеляя борьба с неповоротливой, угрюмо лежавшей в голове тяжестью.

Под праздники глухо, пеясно и зловеще доносились из-за степы заунывные, гнусавые, мертыме звуки, и нельзя было разобрать ни слов, ни ритма, ни голосов, и чудился саван, покойник, ладан. Вероятно, там была моледыя

Загривов прохаживался по комнатке, заложив назад руки, нагнув голову и ощущая всю особенную окружающую обстановку и то давищее чувство, какое испытывал каждый раз, когда входил в этот дом, но ученики не выходили.

— Что же они?

Загривов с удивлением смотрел на приготовленные

на столе тетради и учебники. Никого не было. Нарушая привычное ощущение неподвижного, тя-

желого, угрюмого, несколько таинственного молчания, которое наполняло дом, допесся резкий, крикливый, как будго чужой, -рубо воравацийся извые криплый, старый голос, отдельные, разрознейные слова:

- Театры!.. Кинги!.. Деньги плачу, а вместо...

Книги...

Раздался тяжелый стук, голос міновенно смолк, как будто человека ударили по голове, и опять во всех углах, затканных паутиной, дарила неподвижная, затхлая, мертвая тишина, но это была уже не прежняя тишина, в ней чудилось смятение борьбы.

Зачем, папаша, зачем учить... зачем нас отдал,

а теперь не даешь?!

И опять гулко и тяжело, придавив все звуки, захлопнулась дверь. Загривов прошелся, прислушиваюсь к тишине, потом остановился. Посреди комнатки стоял стол, три стула, лежали развернутые учебники, производя впечатление ненужности. По стеклам торопливо расплывался ложть.

силывался дожд «Странио!»

Ни копейки не оставлю!., Прррокляну!..

И опять чуть-чуть дрогнули от тяжелого удара окониые стекла.

Загривову становилось тягостно. Он чувствовал себя так, как будто вмешался в чужую жизнь, нарушил чужой установленный порядок. Потом подумал, что вто его нисколько не касается, и опять стал ходить, Немного погодя дверь отворилась, вошли реалисты, поздоровались. Младший, с красными щеками, беля по сторошам сошуренными глазами, тороливо и вервно стал чертить дрожащей рукой. Старший неуклюже, с тупой покорностью придавил тяжелым мешковатым телм стул.

«Но ведь это меня нисколько не касается, деньги он аккуратно платит»,— думал Загривов, напоминая, что площадь ромба определяется произведением полудигоналей. И он битых три часа толковал, разъясиял,

напоминал теоремы, пока наконец не охрип.

Дождь по-прежнему наискось сек мостовую, тротуары, стекла фонарей и окон, стены и крыши домов, когда Загривов с облегчением вышел на улицу, чувствуя уже у себя за спиной этот с умрачный, молчалный, а с огроминым пустым верхом дом, в котором тавлась тяжелая, затхлая, придавленияя жизнь. Й когда он шел вдоль подмавшихся над тротуарами домов, втянув голову в мокрый воротник старого пальто, жизнь в них казалась такой же придавлениой и загадочиой.

На конке нельзя было проехать, он все время шел бахроможем пешком, болтая взмокшей и обвисшей бахромой отрепавшихся внизу брюк. И когда вынул в ожидании, пока откроит на звонок дверь, облезлые железные часы. было около восьми: на хольбу у него

ушел почти час.

— А у Володії-то четыре с плюсом,— говорила высокая, средних лет, с покрывающимся уже морщинками лицом дама, улыбаясь длинными желтыми зубамн и глядя элыми глазами.

 Отлично, — проговорил Загривов, пожимая протянутую руку, стараясь также ответить обязательной при встречах улыбкой и чувствуя влажную сырость в

промокших штиблетах.

 Да помилуйте, это же несправедниво1. Крохотная ошибочка, даже не ошибочка... Надо бы у частного поставить название предмета, так как это деление вименованного на отвлеченное, а он не поставил, и вот четыре с плюсом.

— Ну да, это простая описка.

Да-а, описка, а между тем мальчику уменьшили.
 Я уж и не знаю, право, что делаты На четыре с плюсом оп и сам учился. Когда обратилась к вам, я так и рассчитывала, что он будет первым, а то бы не стоило...

«Отпу послезавтра деньги отсылать». И Загривов смотрит ей в лицо, теперь уже не улыбающееся, и видит длинную чавкающую лисью морду, показывающую длинные желтые зубы, и ему страшию хочется плюнуть и непременно в эти желтые зубы, надеть пальто и уйти, ию вместо этого он, слегка нахмурившись, говорит:

Если вы находите так...

— Ах, нет! Пожалуйста, пожалуйста, я вам доверяю!.. К этим четырем с плюсом еще бы хоть плюс, вот бы так раз н составляюсь, даже пять с минусом, можно бы помириться. Тогда у него все пятерки за четверть, так как минус при выводе не считается, и первым бы записали, а теперь я просто не знаю... Не-

ужели и эту четверть он вторым?

Худенький, сплью вытянувшийся, с нервным и бледным личиком мальчик ни минуты нем от посидеть спокойно: он мял бумажки, вергел нем от посидеть нутно поправлялся на студе, торопливо, не дослушна вая, но умно и толково отвечал, с подуслова понимая вопрос. Потом он становился сонным, вялым, точно облако наплывалю, переставал понимать самые простые, самые избитые вещи и смотрел на учителя широко раскритыми глазками с мучительным недоумением.

— Ну, да ведь как же... Двадцать фунгов сахару и пять фунгов кофе стоят четыре рубля шестьдесят копеек, а двадцать фунгов сахару и семь фунгов кофе пять рублей восемьдесят. Почему во второй раз приходится больше заплатить? Ну?

Мальчик дергается, нервно комкает край блузы,

умоляюще смотрит и говорит, торопливо захлебываясь, что попало.

 Надо разделить... Нет... Сначала узнать, сколько сахару... не сахару, а кофе...

Подходит мать и наклоняется к нему с участливым, ласковым лицом, выставляя желтые зубы.

вым, ласковым лицом, выставляя желтые зубы.
— Мой мальчик, ну, подумай, подумай, утешь свою маму, будь же уминцей!

И. обращаясь к Загривову, говорит:

 Вы себе представить не можете, сколько он мне стоит! Каждый год на воды, доктора, консилиумы, знаменитости... Ужас!

Мальчик трепещет, как замученный зверек, а Загривов, хмурый и сумрачный, думает: «Из-за двенадцати-то целковых... Проклятая ведьма!.. Уйду, черт с ней!» Но не уходит, а с напряжением из лице старается еще проще, еще убедительнее изложить задачу и навести на решение.

Только в одиниадцатом часу возвращался Загривов к себе домой с последнего урока. Дождь перестал, но тучи, беспорядочные, ложматые, горопляво клубясь и разрываясь, невидимо неслись в темноте над городом, потому что по улицам равл и носился ветер, колебал отин газовых рожков, и в лужах и по непросох-

шим тротуарам трепетали отблески.

Он шел, как в лесу, в этом огромном городе, гражили стоти таскач людей, где в тяжелом иочном мраке, едва приполамаемом огнем фонарей, высились громады зданий, где жиль не завиврала ин на одну мипуту. И эти мокрые улицы, по которым скучно катились, громыхая, угромо и неуклюже вырисовываясь, конки, гремели не завиоцие ин длем, ин иочью повконки, гремели не завиоцие ин длем, ин иочью повторопливая, спешащая, вечио озабочения толла, в которой нельзя было различить отдельных лиц, — все сливалось в общую темную живую массу, как капли в бегущем, шумящем потоке. Эти влажные холодиме улицы, огромые дома были для него пусты.

Он подиял опущенную голову и с удивлением, точно все это в первый раз видел, поглядел. Фонари с колеблющимися огиями двумя прерывяето светящимися линиями сходились во мраке пропадающей улици, мостовая холодно и равнодущию, говоря о бесприютности, поблескивала жидкой грязью, дома, подмиаясь над пространством, озаряемым фонарями, терялись головами в недоступпой густой тьме, где лицы ветер посился, шумел и гиал тучи, роизвидие по временам

одинокие капли.

Жизнь, яркая, радостия, свободная, когда он прыехал в университет, незаметно вывернулась наизианку, свежее, юношеское лицо у него заострилось, постарело, сухо обтянулось кожей, в в голове мысли понемногу вытеснились потоней, разыскиванием и бетотней по урокам, недоеданием, нервиым напряжением во ремя ожидания, что выпогня за неванос плать. Он почти не заглядывал на лекции, редко бывал на кружковых чтенику, застрял на втором крусе. Не то чтобы он дичился товарищей, но эта вечная забота о куске, ута постояниях сменя задота с куске, ута постояниях сменя задотока, эта напряженностьвсе это точно заслоияло, точно становилось неуловимой, разделяющей преградой между ним и говарищеской жизнью, и он все ждал, что это пока, временочто сейчас кончится, пройдет, — и вдруг поднял голову и увидел себя средп этих улиц, среди громадных зданий одиноким и заброшенным.

Один!

Он взял за козырек старую, разорванную фуражку, глубже надернул на голову, засунул руки в карманы незастегнутого, развевающегося пальто н, нагнув голову, пошел.

ву, пошел. Не хотелось ндти в свою опостылевшую, грязную полутемную комнатку. Он прошел несколько переулков, сел на конку и долго сидел сторбившись, чувствуя сирость в промокших ногах и около шен от мокрого воротника и бежващий тул и встряхивания, и думал, глядя на пассажиров: «Черт их дери, хоть бы одно лицо. Рожи!» Женщины были нан некрасивые, исстарые; коптившая лампочка, моргая, тускло освещала внутренность вагона; под полом, встряхивая, гремели колеса; кондуктор поминутно проходил и выдавал былеты.

 А-а, да это ты! — говорил Слободкин, когда Загривов стаскивал с себя отяжелевшее от впитавшегося дождя пальто. — Здорово! Чего давно не видать?

Слободкии, с маленькими черными горящими глазами на бледном скуластом татарском лице, вознлся около стола, заваленного книгами, растрепанными, разрозиенными, перемещанными лекциями, принадлежностями костюма. Книги и лекции грудами лежали и на полу и на неубранной, грязной, со сбитым к ногам одеялом постели. Из раскрытого чемодана глядела разорванная пачка, на дне которой виднелось немного сухого порошкообразного табаку и старые рыжне сапоги. На небольшом, свободном от савинутых в сторону книг и лекций местечке стола, на спиртовой лампочке, какие употребляются в лаборатории, стояла облупившаяся эмалированная кастрюлька, в ней кипятилась черная вода, а в воде висело что-то, завязанное в тряпочку.

Загрнвов лег на кровать, заложив руки под голову, неестественно изогнувшись спиной, в которую давили лежавшие на кровати книги, и чувствуя ноющее ощущение в ногах, точно в них насыпали песку.

— Что это v тебя?

# — Кофе. Хочешь?

— Давай.

В том кавардаке, который был в комнате, казалось, и думать нельзя было что-нибудь отыскать, но Слободкин уверенно запустил руку в перемешанную груоодил уверсно запуский руку в превишалную гру-ду книг, разбитых, выглядывавших разрозненными листами литографированных лекций, штанов, корок хлеба, объедков колбасы, жестянок из-под кофе и вытащил блюдце, порылся в чемодане под сапогами и извлек выщербленный стакан,

 Чего это ты вздумал? — говорит Загривов, спустив ноги с кровати, прихлебывая из горячего, жегшего стакана, который брал то в одну, то в другую

руку.
— Заряжаюсь. Энергия падает, так взвожу себя.

— ипосов илиотом дела-А то после беготни, лекций и уроков идиотом деламиска: «Стоя в теперь Маркса дую, он дураков не любит, с ним не шути... Как дернешь стаканчик покрепче, в голове прояснет, ну, часа полтора-два понимаешь, а потом опять болван болваном, и опять стаканчик, пока не свалишься.

Загривов вытянутыми губами с шумом втягивал в себя вместе с воздухом горячий кофе, чувствуя, как тепло горячими струйками разливается по усталому телу и в животе и на душе становится тепло и уютно.

Вредно искусственное возбуждение.

Слободкин, пивший за неимением второго стакана из блюдечка, захохотал. Загривову показалось обидно, и он разом сделал большой глоток, задергав бровями от обжегшего язык, горло и желудок кипятка.

Конечно, —проговорил он наставительно. — По-

смотри, морда-то у тебя на что похожа. — Черт с ней, с мордой! Жизнь надо брать так, как она есть, как ее можно взять. Она уходит, каж-дую минуту уходит, бесповоротно, невозвратимо. Ни один день, ни один час не вернется. То, что сделал сейчас, никогда уже не сделаещь

И это «ни-ко-гда» прозвучало для Загривова беспощадно звуком отчаяния, безнадежностью чего-то навсегда потерянного. Сколько для него минуло этих

«никогда»!

Он торопливо пробежал саднившим от обжога языком по зубам и нёбу, подул на уже остывший кофе и осторожно хлебнул из стакана. Вдруг потянуло высказаться, приоткрыть на минуту усталую, сжавшуюся от одиночества комочком душу, позволить хоть на минуту заглянуть другому глазу туда, где было так тем-

но, пусто и скучно.

 Я, брат, тоже чувствую — устал, разбит... Я, брат, больше не могу! И разбит не столько работой, -я уж не бог знает сколько работаю, - а измучен бессмыслицей. Как белка в колесе. Зачем?.. Я не успеваю читать. Жизнь, удовольствия, знания, новые течения мысли - все проходит мимо. Я уйду из университета с тем же скудным багажом, с каким пришел. Вот что гнетет...

И он сейчас же пожалел: «Зачем? Ничему ведь не поможешь, а только сентиментально и смешно!» Но так как сказанного не воротншь, он опрокинул стакан надо ртом, вынил последний глоток и съел, хрустя,

оставшийся на дне мокрый сахар.

Но, вероятно, для Слободкниа не было смешно, потому что он вытащил из кармана скленвшийся от обильного употребления в грязный комочек платок, с легким шуршаннем раскленл его, понскал еще незанятый мягкий уголок и высморкался серьезно, без улыбки.

 Нда-а... — проговорил он, скатывая в комок и пряча платок. — Это так... Только держись, держись, брат, до последнего. Невмоготу — напейся. Это очень хорошо, очищает и проясняет. Держись, брат!.. Или живи, цепляйся зубами и когтями - или плюнь и укокошь себя. Но так как в конце концов все мы жить-то будем, как бы подло и мерзко ни было, так уж тут нечего рассуждать, - все средства хороши, и из двория-

гн делай бобра.

— Вот что страшно, - говорит Загривов, чувствуя у себя опять под спиной книги, которые лень сброснть, - жизнь ндет мимо. Газет не успеваю просматривать, в журналах вижу лишь оглавления, об университете и говорить нечего, книги всё собираюсь читать, - мне некогда, некогда, некогда... Бегаешь, мечешься, нужно удовлетворить данный момент, данную минуту, и все казалось, что это все кончится, а там уже начнется настоящее, действительное, работа настоящая, ну, словом, все... И вдруг-глядь-вижу, все это самообман, самоуспокоенне... Все то же будет, все так же буду бегать к раскольнику и к этой длиннозубой ведьме, у которой я за двенадцать целковых в месяц мучаю мальчишку.

Он заложил руки под голову и потянулся, упершись ногами.

— Мне представляется жтучее, острое, захватывающее сожаление, раскаяние в бессмыслице прожитой жизии. Начиешь стареть, оглянешься — и не увидишь позади того, что дает окраску всей жизии... Вот ощущение, мне кажется, которое ждет нас, пропустывим молодость, студенческие годы... Эх, брат, да это трудно собе представиты!.. Я представляю...,Лучше слохнуть, пойти в тюрьму, надорваться, только чтобы не испытать этого едкого раскаяния, запоздалого сожаления о том, чего никогда не вернешь.

Слободкии стоял, делая хитрые татарские глаза. — Пойдем. брат. напьемся!

— Поидем, орат, — Пойлем:

Приятели надели тяжелые от впитаниого дождя пальто, вышли и стали спускаться по крутой темной воиночей лестиние.

1903

### НА ПРЕСНЕ

1

«Бумм!..»

Он донесся издалека, этот глухо-тупой удар, от которого слабо дрогнули стекла, донесся из центральных улиц.

«Началось!..»

И что бы ин делал, куда бы ни ходил, с кем бы ни разговаривал, ко всему примешивалось: «Но ведб началось.» Вырвется детский смех из комиат, стукиет дверь, громко кто-инбудь кашлянет, и в памяти угрюмо встает звук смолкшего орудивного удара... «Началось!..» И сердце сжалось, сцепив грудь тоскливым предчувствием огромного месчастья или огромного счастья, и уже не отпускало до конца.

 Матушки-и мой!.. — просунув голову в дверь, приседая и клопая себя по бедрам, говорила кухарка, рязанская баба. — Народу-ти наваляли-и... конца-краю негу!. Вся Тверская черна, один на одном лежат, как таракавы... Со Штрашного монастыря содют из пу-

шек.

Я вышел. Орудийные выстрелы доносились с томительными перерывами. Народ обычно шел по панели

вверх н вниз по улице. Хрустел снег.

На морозном небе вырисовывалась вдалн каланча. Хотелось побольше полной грудью забрать этого славного, бодрого, покусывавшего за уши, за щекн возуха, не думая ни о чем, по глухие удары, доноснвшнеся отгудо, н каланча на морозном небе товорили: «Началось...»

Все было обычно, только, когда проходили мимо кучки, слышалось:

- А она вдарилась возле, так и обсыпала...

Да лавки хмуро глядели наглухо заколоченными ставиями и щитами. Но, по мере того как я шел, народу больше попадалось навстречу, и слышался беспорядочный, торопливый говор. Останавливались, момет тально образовывалась кучка, и говорили, говорнаи нервио, торопливо, как будго эти люди, никогда не видавшие друг друга, былы знакоми много лет.

Какая-то пожилая дама, должно быть немка, придерживая трясущиеся руки на груди, говорила, при-

дыхая, и перья прыгали у нее на шляпе:

 Я кофорю, пойдем, я боюсь... а она кофорнт: не бойся... Смотрим: баххх!.. а у него колофы нет, а нз

шен крофь... а нз шен крофь, как фонтан...

И она с перекошенным лицом теребит ближайшего слушателя за путовицу пальто... Угромо слушают, не умея еще разобраться, не решаясь довериться рассказчице, но орудийные удары подтверждают истинность рассказа.

Вот н баррикады. Торопливо синмают ворота, выворачивают решетки, валят столбы. На протянутых через улицу веревках трепещут красные флаги. Оставлены узкие проходы по тротуарам. Все пролезают, по-

корно сгибаясь, под протянутые проволоки.

Орудийные выстрелы все ясней, и при каждом ударе тяжко вздрагнвает земля. Теперь уже не идут, а бегут оттуда с растерянными, бледными, как будто

помятыми лицами.

 Куда идешь?.. — со злобой, прибавляя непечатную брань, кричит мне в самое лицо какой-то маленький старичншка. — Черту в зубы?.. Из пулеметов бьют...

 А-а... пусть... пусть натешатся... — с такой же злобой кричит молодой парень, грозя по тому направлению кулаками, — пусть натешатся... пусть... — И он

торопливо обгоняет меня.

Как роковая полоса, пустынно тянется через перекресток Тверская. Никого нет, но на углах кучки любопытных — дети, женщины, мужики, торговцы. Вытягивают шен, выглядывают за угол и опять назад.

Я замедляю шаг. Впереди у самого угла раздается оглушительный взрыв. С дымом и отнем веерообразно валетают вверх куски чего-то черного. Навстречу, что есть силы, бегут люди. Впереди молча несется, стиснув зубы, сжав кулаки, огромный рыжебородый мужчина, и лаля полоска со лба по нбсу, пощеке терятстя в густой рыжей бороде. Девочка, лет двенадцати, кричит нечеловеческим голосом:

- Ай, родные мои... ай, родные!..

И долго, теряясь где-то в конце улицы, доносится:

Родные... ро-одные мон!..

Бежит старушка с огромными, навыкате, белками. — Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполиь небо и земля!..

Из кучки любопытных шрапнель вырвала шестнадцать человек. Часть раненых разбежалась, часть растаскивают по дворам, а на снегу неподвижно чернеют четверо. Пятый стоит в изуменной позе, потом постененно валитея и, не стибаксь, падает лицом в снег и так же лежит неподвижно, как и остальные. Воэле воронкообразная ямак. Крутом кровяные пятна и какието черные обрывки не то одежды, не то человеческого тела.

Никого нет. Хочется заглянуть за угол. И страшно и мучительно тянет, как тянет заглянуть в черную бездну.

С замиранием сердца делаю шаг.

- Погодите...

Я оборачиваюсь. Парень, кричавший «пусть натешатся», отделяется от соседней калитки.

Обождите трошки — зараз вторая вдарит.

В ту же секунду раздается такой же оглушительный взрыв у противоположного угла. Дым и огонь расходящимися струмми несутся кверху, с соседних домов густо сыплется штукатурка, и со звоном летит изо всех окои стекла.

- Теперича можно.

Чувствую, как холодеет затылок, я заглядываю. Тверская мертвенно-пустынно тянется в обе стороны. Только где-то далеко, в морозной дали, маленькие, игрушечные люди маячат около маленьких, игрушечных пушек.

Отходите.

Я отошел дома за два.

В кого же они стреляют?
А так, глупость одиа.

Я гляжу на кобуру от револьвера, которая топорщится из-под расстегнутого пальто.

— Вы дружиниик?

— Да.

- Как же так... мало?

Мало, а видишь, сколько пушек навезли.

В мириых быот?

Потому публика необразованиая, зря суетея...
 Умей выйти, умей схорониться, а она лезет. За сегодияшний день эва набили их, а в нашем отряде не ранен еще инкто.

Я пошел назад. Орудийные удары, то вздванваясь,

то порознь, стояли в воздухе.

Наплывали сумерки. На площади красновато бросалось из стороинь в сторои пламя костров: жли ие ор рога домовладельцев, которые их запирали. На стенах смутно белели объявления генерал-губернатора о штрафе в три тысячи рублей, если ворота ие будут заперты.

Уже царила вион, темная, глухая. Ни одного фонаря, ни одного огия. Орудийные выстрелы смолкли. Зато то там, то здесь раздавались одниочиве или цельми букетами ружейные выстрелы. Де стреляют, кто стреляет— недъяз было сказать. И среди глухой темноты эти щелкающие короткие звуки впивались болезиению и угрожающе. Винговочные пули без прицела летят на несколько верст и поражают совершенио случайных людей.

Скрипел снег. На улицах ни души.

11

С утра обыкновенио бывало тихо, но к часу разыгравалась орудивная стрельба. Улицы— как вымерли. Зато у каждых ворог, у каждой калитки, иа каждом перекрестке кучки народу. Передают случаи расправы войск и полиции, подвигов дружинняков и горячо обсуждают шансы победы той или другой стороны в развертывающейся кровавой драме.

 И у нас баррикады строят, — и испуганно и радостно говорит прислуга.

— Где?

— У заставы.

С представлением революции, восстания вяжется что-то нообычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, ташили ворота, доски, бренае, санн со снегом, и баррикада выварастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот и по тротуару толпился народ.

 Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... Дело Дубасова — дрянь... Хо-хо-хо...

по дубасова — дрянь... ло-хо-хо... Все весело подхватывают и смеются.

Баррикады одна за одной вырастают виво по улице, по направлению к Преспекскому мосту. Вдруг публика исчезла. Улица пустынию, мертво и грозно белела снегом. Бревна, доски, столбы, перевернутые сани, неподвижные и беспорадочно наваленные поперек улицы, придают этим домам, окнам, наглухо закрытым лавкам, зияющим воротам вид молчаливого и напряженного ожидания.

Я тоже захожу за угол в переулок.

Что такое?Казаки.

И это короткое слово разом освещает пустынную улицу и наваленные бревна ровным, немигающим серым светом, в котором чуется: «Для кото-то в последний раз?..» Любопытные жались к воротам. Молодой парень, подляв руку, крикнул:

Пе-ервый номер!..

Несколько человек с револьверами в руках сгруппировались у ближайшей к углу калитки.

 А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подойдут — вы побежите, паники наделаете, — говорил

парень, обращаясь к публике.

— Это — дружинник, — передавали, отхоля, шепотом друг другу, и в этом шепоте и во взглядах, которыми его провожали, таилось уважение, смешанное со страхом, и надежда на что-то большое, что сделатот эти люде.

Я выглянул. Серым развернутым строем поперек

всей улицы шли вдали спешениме казаки. Когла взошли на мост, их серый ряд разом Олеснул огием, и раздалось: рррр... рррр... рррр... точно рвали громадний кусок сухого накрахмаленного ситца. По баррикадам, по водосточими трубам, по вывескам и окнам, а особенно по калиткам дворов, щелкая, посыпались орежи... Рррр... рррр... рррр... Вусорвлежа в калитку переулка. Тут толпилось человек двадцать прохожих и любопытики. Металась какая-то «кенщина.

— Ой, батюшки, да куда же я...

А ситец продолжали рвать. В промежутках нежно защелкали браунинги. На противоположиом перекрестке дружниник спокойно опустился на колено, прицелился на винтовки, блеснул огонь, — и вдруг среди стредявших раздались крики и радостиний смет

— Браво... браво... браво!..

Ситец перестали рвать. Публика опять высыпала на улицу. Я тоже вышел. Везде стояли кучки. Подобрав четырех раненых, свернувшись повзводно, серели вдали, уходя, казаки.

Сиова закипела работа. Баррикады росли одна за другой. Винзу улицы, возле моста, выросла последняя. Красный флаг победно волновался над нею. А вдалн утрюмо и молча глядела на нее пресненская каланча.

#### 111

Ночью город вымирал. Мутно белел снег. Черными иеясивми громадами в глухой неподвижной тьме токули дома. Ни одного оточька. Ни одного озука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и в промежутках стояло молчаине. Казалось, среди ночи раскииулась большая деревия и покоем и мирным сном везло над нею.

Половина одиниадцатого ночи.

...Рррр...рррр...рррр...

Залпы раздирают иочное молчание и гонят иллю-

зии... Рррр...

Это уже у нас винау, во дворе. Я осторожно отворяю форточку. Стреляют в воротах ПУли, как из решета, сыплются в забор, в парадиме двери. Весь дом — как мертвый. Дружциников тут нет, потому что им неудобно скрываться и оперироять, — двор, как мешок, с одним выходом, и их легко всех захватить. Тем ие менее солдаты стреляют во двор, в окна обывателей, чтобы нагнать страху, чтобы никто не показывался и главное потому, что в дружниников стрелять не приходится: они неуловимы.

Выстрелы стнхают. С улицы доносятся говор и голоса. Небо понемногу багровеет, Несутся искры, коро-

бится и трещит дерево, — жгут баррикады.
Кто-то громко высморкался, и этот мирный звук

звонко н как-то умиротворяюще разнесся в морозном ночном возлухе, и представнися солдатик, отнрающий о полы шинели пальцы, обветвенное добродушно-туповатое лицо мужичка, оторванного от землицы, около которой он и теперь бы с наслаждением ковырялся.

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступили, кроваво озаренные, с мертвыми, незрячими окнами. Потом понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли. н снова угрюмо царнл мертвый, молчалнвый мрак, и паяли собаки

«Конец!»

Грудь давпло, как наваленной могильной плитой. Вперелн чулндся кошмар кровавой расправы. Каково же было уливление утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь возведенные баррикады гордо красовались, и непреклонно веял красный флаг. В городе все было подавлено, только Пресня, пустынная н вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала последний бой.

Мне пришлось ворочаться на города, и я попал на Пресню со стороны Горбатого моста. Надо было перейти через Большую Пресню. Меня остановили.

Не холите.

<u>А что</u>

 С каланчи охотятся... беспременно подстрелят... Я глянул. На каланче действительно вырисовыва-

лись фигурки, и иногда доносился оттуда звук выстрела. Городовые и солдаты, обозленные бессилием взять Пресню, охотнлись на обывателей. Достаточно было кому-нибудь показаться, как его клали. Пулн обстреливали вдоль всю большую улицу, летали по лворам, пронизывалн окна.

Большая Пресня безлюдно тянулась в обе стороны, но во всех переулках, укрытых от каланчи, чернел народ. В эти дни новозможно было усидеть в комна-

тах. Я прислушался.

— Ночью у Горбатого моста студента арестовали, обыскалн - револьвер; потом девушку, потом рабочего. Офицер ничего не спросил, не узнал, кто они, как и что, мотнул головой — ну. и...

— 4TO?

Расстреляли.

Стояло угрюмое и суровое молчание, — Как же мне теперь перебраться?

А я вас переведу.

Мальчуган лет десяти, шустрый и проворный, глядел на меня ясными глазенками.

Как же ты? — удивился я.

Пожалуйте.

Он подвел к углу, от которого поперек улицы тянулась баррикада.

Ложитесь на пузо.

- Что такое?

 Беспременно на пузо, а то все одно подстредят. Делать нечего. Мы поползли по холодному снегу, укрываясь от каланчи за баррикадой. На той стороне, уже за углом переулка, поднялись, отряхнулись. Я заплатил, и мальчуган весело, как ящерица, завилял назал. ожидая случая еще кого-нибудь переправить, пока не уложит пуля караулящих на каланче городовых.

«На Москву-реку!..» «На Москву-реку!..»

Это, как кошмар, стояло в мозгу, ни на минуту не отпуская ни днем, ни ночью, ни за работой, ни во сне... Они шли, шли трое, быть может не зная друг друга, шли молча. И с трех сторон шли мужички Рязанской, Калужской и других еще губерний, положив ружья на плечи.

И тоже шли молча.

И не надо было просить, плакать, сопротивляться, нбо было бесполезно. И была морозная мгла. По бокам отходили назад дома, черные, мертвые, немые. Там, внутри, может быть, спали или ходили, разговаривали, ужинали, раздевались, раздавался детский плач, а эти шли мимо черных и мертвых снаружи до-

Потом потянулись заборы и пустыри. Потом была одна морозная мгла, да низко белел снег. Остановились. Поставили, чтобы было удобно. На секунду водворилось великое молчание. И эти трое и мужнчки из Рязанской и других губерний думали. О чем?

Потом...

Когда мужички ушли, по мутно белевшему снегу чернели три пятна.

#### IV

Меня разбудили тяжелые, погрясающие удары, Было темно, Я прйподнялел, Деги спали. Няяв возилась в соседней комиате. Орудийная канонада разраталась, дом трясся. В промежутках слышно было, как трещали пулеметы и рассыпались ружейные залиы. Странные, кережещущие азуки, точно много железа тащили по железу, тянулись в стоящей за окном мгле, и это наводило иеполавнимую тоску.

Вдруг: чок! С коротким звуком пуля, продырявив два оконных стекла, впилась в стену. Штукатурка,

шурша, посыпалась на пол.

 Ой-ой-ой... убили, убили!.. Родимые!.. — заголосила нянька, мечась по комнате.

По голосу, каким она голосила, я угадал, что она не ранена.

— Няня, сядьте... сядьте!.. Не подымайтесь выше подоконника... Сядьте на пол... — старался перекричать я гул кононалы.

Я сполз на пол, оделся на полу и — увы! — по Руссо, на четверенках пробрался к детям. Оба мальчика тихо спали, ничего не подозреазя. Я стащил их и по полу потащил во вторую половину квартиры, которая выходила окнами не к стреляющим.

Маленький стал отчаянно реветь, а старший тре-

вожно говорил:

Папа, пусти меня, я сам пойду...

- Нет, ничего, говорил я, проползая в двери, только не подымай головы.
  - Разве опасно?

- Нет, нет... только не подымай головы!..

В дальней комнате собралась прислуга, хозяева с детьми. Мы лежали, прижимаясь, на диванах, на стульях.

Здесь, оказывается, тоже нельзя было стать во весь рост: трехлинейные пули, пробив две дырочки в окне, проинзывали внутренные стенки квартиры и впивались в кирпичи противоположной наружной стены вершка на полтора. То и дело слышалось: «чок, чок...» Осыпалась и падала штукатурка, подергивая пол белым налетом.

Стало светать. Время ползло томительно медленно. Орудня гремелн. Женщины, уткнувшись лицом, плакали. Детишки расширенными глазами молча глядели на непривычную обстановку.

Пойдемте, посмотрим, — проговорил хозяни,

бледный, с подергивающимися губами.

Нагибаясь, мы прошлн в мою комнату н, прижавшись в угол, стали глядеть наискось в окца. Рассвело. С нашего пятого этажа улица и Пресненский мост, с которого стреляли, видны как на ладони.

Да они расстреливают дома!.. — вскрикнул хо-

зяин, белый как полотно.

Действительно, каждый раз, как из жерла орудия вырывалась длинная огненная полоса, в одном из домов таял клубочек дыма, брызгами разлетались осколки, валились кирпичи, чернея, зняли бреши, и мертво глядели провалы вместо окон.

Под нашим полом раздался гул. Густое облако зеленоватого дыма проплыло, относнмое ветром, заслоннв на секунду все, мимо окна. Под нами, в квартиру

четвертого этажа попала граната.

Как сумасшедший, я кинулся, уже не соблюдая никаких предосторожностей, схватил мальчиков и бегом броснлся по коридору. За мной бежали хозяева с детьми, прислуга. Пули то и дело чокали, и сыпалась штукатурка. Надо было бежать по громадной, проходящей все пять этажей лестинце. Сквозные окна, освещавшие ее, были пестры от пулевых дырок. Громадные огин орудийных выстрелов, вспыхивающие на мосту, мелькали в глазах. Изо всех дверей квартир выскакивали полуодетые трясущнеся люди и бежали винз. Дети, старики, женщины, мужчины - все смешалось в живом потоке.

Мальчики крепко обвивали мою шею, и я каждую секунду ждал, что этн ручонки разом обмякнут и тельце безжизненно обвисиет у меня на руках. Не разбирая ступеней, бешено мчался винз, мелькая мимо безмолвно и страшно глядевших окон. Последняя площадка где-то далеко терялась внизу. Ноги подкашивались, стучало в висках.

Наконец выскочил во двор и облегченно вздохнул: двор был закрыт зданиями и заборами. Но пришлось и отсюда бежать, - пулн шуршалн, дымясь снежком, по земле, по груде угля, наваленного у забора. На

обывателя охотились с каланчи.

Я вбежал с мальчиками на руках в подвальное помещение.

Было темновато и сыро, и пахло мышами. Смутно видиелись силуэты сидевших, стоявших, прохаживающихся людей. Звуки выстрелов глухо доносились сюда. Страшная, инкогда не испытанная усталость овладела, руки и иоги отваливались. Я сел на какой-то ящик. Надо было собраться с мыслями.

— Ня-яня!.. — капризно протяиул маленький.

 Тсс... тсс... — испуганно прошептала какая-то женщина, бросаясь к ребенку и зажимая ему рот.

Все говорили шепотом, ходилн на цыпочках, как будто в доме был покойник и как булто это от чего-то могло спасти.

В самом деле, где же старуха? Она или убита, или забежала в подвал другого корпуса.

Среди шепота слышалось:

О-о господи, за что наказуещь?...

Таким же придушенным шепотом кто-то молился в углу, и доносилось урывками:

— Боже правый... боже всесильный... в твоих руцех... избави и помилуй... от глада, труса и нашествия

иноплеменников... Если разрушат верхние этажи — обвалятся, и нас тут раздавит...

Кто-то подиялся и стал щугать руками своды.

— Да еще балки железиые, пять домов выдержат. Да-а, выдержат!.. Если б люди строили, а то подрядчики...

- Не знали, что вы тут будете сидеть, а то бы прочио выстроили.

В другом отделении чериела громадная печь центрального отопления. Из-под колосников, дрожа, ложились на земляной пол красные полосы. Приходили и, протягивая, грели руки.

На кучке угля, сливаясь с темнотой, сидел кочегар. угрюмый и черный. Он был из Тульской губерини, холил без места, и его из милости приютил управляющий. Он помогал около печки, и за это ему давали иочлег и кормили.

— Что, Иван, страшно?

 Все одно, — угрюмо послышалось из темноты. — А как убьют?

И убьют — не откажешься.

И, помолчав, прибавил:

Нас давно убнвают, не в диковину.

— Как?

- А так. У меня в семействе, опрочь меня с женой, было восьмеро детей, а теперя - двое.

— Куда же те?

Померли... с голоду... голодная губерния...

Опять в темноте постояло молчание. Дрожали красные полосы, н выскакнвали, прыгая, раскаленные добела угольки. Все незаметно ушлн в другое отделенне. И мне вспомнилось, как бежал я по лестинце, прижимая ребят. И этот человек так же прижимал своих детей, н у одного за другим разжимались у них руки н обвисало нсхудалое, изможденное тельце...

Я вышел, перебежал под пулями двор и стал подыматься по лестнице к себе на квартиру: надо было достать мальчикам потеплее одежду - в подвале было

сыро.

Хрустя штукатуркой по полу в пустых комнатах,

я прижался к стене и глянул в окно винз.

Там, где еще час тому назад стоялн громадные дома, полные детей, женіцин, полные труда, забот и жиз-

нн, - бушевало море огня.

В раскаленных окнах средн ослепнтельно струящегося света безумно прыгало, металось, кроваво кнвало острыми головами, хитро высовывалось и пряталось что-то неуловнмо призрачное, н, дрожа, мелькали, появляясь и исчезая, светлые одежды. И столько было в этом необузданного, мелькающего, эменно-хитрого, что я нногда с ужасом вндел живые существа, Торопливо, безумно весело нграли в таинственно непонятную нгру, и продолжалась необузданно дикая пляска.

Временами в раскаленной атмосфере разверзались черные провалы, и оттуда глядели обуглившиеся балкн, н змеились перебегавшие искорки добела накаленного железа.

Это веселье и движение было мертво.

Огонь бушевал, пожнрая целый ряд домов. На другой стороне тоже горело. За Средней Пресней подымался колоссальный столб дыма. Дома загоралнсь разом во миогих местах. Изо всех окон, дверей необыкновенно дружно выбивался дым, клубясь и застилая. Десятки языков со всех сторон лизали стены, крышу. Слышался треск, шорох, несло дым и нскры, За Пресненским мостом море пожара. Крыши обрушивались, и уцелевшие почернелые трубы, как призраки разрушения, высились среди дыма и пламени.

Было что-то громадное, что-то непередаваемое, противоестественное. Было разрушение города.

Я оцепенело глядел на совершающееся, как вдруг сухой мгновенный заук цоконья заставил вздрогнуть: -пуля, пробив стекло, расщепляя дерево, проинзала две двери и пропала в степе другой квартиры. Нало было уходить. Я взглянул в последний раз вниз и не мог оторваться. У бущующих пожаром зданий бегали торопливые фигуры.

Они прибегали откуда-то, молитвенно подняв руки вверх, подбегали к загорающемуся дому, бросались вперед головой, и в клубах густо валившего из окна

дыма воровато мелькали ноги.

Несколько секунд тянулись мучительно медленно. В оннах модча крутися черный дым. Потом разом появлялась опвленная голова и вся закопченная фигура. Отбежав несколько шалов, задымленный человек, ловко вышибая ударом в дно ладонью пробку из сотки наля полубутылки и далеко запрокнуря голову, торопляво лил дрожащей рукой в рот весело колеблющуюся, кроваю искрящуюся на огне водку. Горела казенная винная лавка.

А кругом реяли пули, гудел пожар, лопались стены, проваливались крыши,

#### ν

В подвале по-прежнему стоял гнетущий шепот. Пробравшаяся сюда няня рассказывала детям сказки:

— Вот серый волк и говорит Ивану-царенну:
«Иван-царевну, садись ты на меня, понесу я тебя через луга и леса, через горы и дубравы, через моря и реки...»

Детские глазенки широко глядят на морщинистое

— Няня, ты чего плачешь?

 Боже мой, неужели мы не выберемся отсюда? шепотом, полным слез и отчаяния, говорит больная, неподвижно лежа на кровати.
 Не волнуйся, дорогая... тебе-так вредно волно-

ваться, — говорит, наклоняясь у изголовья, брат.

— Вредно волноваться, — горько усмехается она.

Глухо доносятся теперь где-то дальше выстрелы передвинутых орудий.

 А серый волк откинул полено и пустился ско-KOM...

 Что такое полено? — звенит тоненький голосок. Тише. Это волчий хвост.

Никто ничего не ел. Детей поят холодным чаем. — Нет, это невозможно. Надо же отсюда вы-

браться. Да вот подите и узнайте.

Куда же я пойду — стреляют... Подите вы.

- Я бы пошел, да ведь... дети. Что они будут делать, вдруг... понимаете...

— Я бы тоже пошел — мать у меня... в Туле... единотвенный кормилец...

Надо дворника, Яков!

— Чего нзволнте?

 Сходн узнай, — можно нам отсюда выбраться? Все дружно накидываются на дворника.

Ведь это же невозможно...

- Не сидеть же нам тут, пока расстреляют или сожгут... - Черт знает что такое... Надо же меры прини-

мать, чего же ты ждешь?.. Дворник уходит.

 — А я вот что скажу, — слышится глухой ровный голос, - я вот что скажу: пожар подбирается и к нам...

- Ах, оставьте, оставьте, пожалуйста... Терпеть

не могу, когда начинают...

— Какой там пожар?.. Куда подбирается?.. За десять верст от нас... Слава тебе господи, наш дом громадный, кир-

пичный и стоит отдельно...

Вы — вечно!...

Его ненавидят. А он, помолчав, так же ровно н глухо говорит:

 Отдельно!.. А ведь заборы-то тянутся к нашему. А возле забора у нас, самн знаете, какая громада угля... Загорится — косякн, дверн, полы начнут го-реть. А то — кнрпичный!.. Ну, а тогда не выскочишь, ход-то один, мимо угля, а полезем в окна в переулок, - в первую голову расстреляют, сами понимаете...

Все понимают - он говорит правду, но его про-

должают ненавидеть, отворачиваются, перестают го-

Входит человек в картузе и фартуке,

— Вы кто такой?

Приказчик из мелочной лавки.

— А.а, эго которая горит... От гранаты загорелась? — От гранаты! — закойе говорит приказчик. — От гранаты бы не загорелась. Ни один дом от гранаты очистили от друживников, пришли солдаты. Ну, мы обрадовались, — значит, усложовлюсь все. Входит офидер и говорит: «Уходите все из дому». Мы рот раскрыли. «Уходите сейчас, жечь будем». Стали проситье-некогда нам дожидаться, сейчае же уходите». Насилу хозяни на колемях умолия, — четыре ящика товару позволили ваять. Солдаты сейчае же облили керосином и зактли в пяти местах. А сколько квартирантов. — битком, и у всех имушество.

Что-то слепое, холодное и липкое заползало, постепенно наполняя подвал... Точно чудовище с громадным мокрым тяжелым брюхом улеглось и бессимыленио глядело на нас невидищими очами, глядело

безумием жестокости.

 — А сейчас подожгли дом с угла, возле вас; видят — ветер в ту сторону, иу и подожгли, чтобы весь порядок...

- A-a!!

У всех разом охрипли голоса.

 Господа... сию минуту... иадо завесить... Ведь генерал-губериатор... И тише... ради бога, тише...

И окна завесили, и все ходили на цыночках, и опять говорили шенотом. Стало совсем темно, только на потолже, пробиваясь сквозь щель окна, ложилось отражение зарева. И эта кровавая полоса то разгоралась, то бледнела, и все с замиравнием следили за ней.

пась, то бледнела, и все с замиранием следили за ней.
— Да где же дворинк?.. Боже мой, где же двор-

ник?.. — разносился истерический шепот.

 Яков, что же ты пропал? Что ж ты не узиаешь, когда нам можно отсюда выбраться?

— Да, узнаещь... Подите да узнайте. Я вон высуиулся, а солдат мне отмахнул. Я говорю: «Дозвольте объяснить», — а он как ахнет — так угол у ворот и сколол.

Тихий, покладистый и услужливый Яков сейчас говорит, держит себя свободно и независимо: он уже

не дворник, он теперь ровня всем, кто тут есть, ибо подвергается одинаковой опасности сгореть заживо или быть расстрелянным.

Ночь или день - трудио различить; должио быть,

ночь, и полоса на потолке становится кровавее.

— Да мне одно ведро!.. — звоико и дерзко, иарушая, как искра темиоту, напряжение и оцепенелость, раздается среди подавленности, тишниы и мертвого шепота мальчишеский голос.

— Тссс!.. Тише!.. — шипят все, выскакивая, и ма-

шут руками. - Тише... ради создателя, тише!

Мальчуган лет однинадцати, красношекий, с круглым лицом, скаля веселые белые зубы, ловко подставляет под кран ведро, и струя, пенясь, наполняет шумом угрюмое помещение.

Его обступают.

— Да ты откуда?

- А во, нанскось, из белого дома...

— Значит, по улице ходить можно?

С превеликим удовольствием... куда угодно.
 Разом распадается давившая тяжесть, чудовище исчезает. Все шумно, наперебой говорят, торопливо и

радостно.

- Ну вот, я же вам говорил: не звери же они.
   С какой стати они будут жечь и расстреливать больных, детей, женщин... людей, совершенио ии к чему не причастных.
  - Слава тебе господи... слава тебе, царю и создателю... — безумио-радостио крестится, приподнявшись на локте, больная, подняв глаза к потолку.

Слышатся счастливые всхлипывания.

Дети, одевайтесь!

- Иван Иваныч, куда вы мон калоши лели?

— Значит, не стреляют?

 Стреляют! — весело бросает мальчишка, заворачивает краи, и мгиовению наступает мучительная, давящая тишина. — Двоих зараз подстрелили. Лупят и по переулку, и по улице, и из Зоологического.

— Как же... как же ты?

 Да хозяни грит: «Чайку хоща... Сбегай, грит, Ванька, принеси ведро...» У нас водопроводу-ти нету, водовозы боятся, не езднють... А хозяни-ти с хозяйкой в погребу сидят, со страху рябиновку тянут, как пуговички...— мальчишка заразительно хохочет, подхватывает ведро н исчезает, Снова давящая тишина, снова шепот, снова покойник в доме.

Ребята бегают между наваленным хламом, ссорятся, плачут, смеются, визжат, и взрослые, останавливая. поминутно шипят на них,

#### VI

— А пожар-то больше, — слышится спокойный, ровный глухой голос.
 — Да вы откуда знаете?! — злобно и с ненавистью

накидываются на него.

— A вон!

И все подымают глаза к кровавой полоске на потолке. Она яркая. Потом повемногу тускнеет, тускнеет. И все жадно тянутся к ней воспаленным горячечным взором.

Ну, вот видите, тухнет.

Боже мой, неужели же!

 Деточки... дорогне мои... родные мои... вы спасены...

Все подымаются, и все, даже детн, глядят в одно место на потолке

 — Да это дымом заволокло, — угрюмо слышится все тот же спокойный глухой голос.

А-а, оставьте!.. Каркает ворона на свою голову...
 Но на потолке становится опять светлее, и кровавая полоса, мигая и шевелясь, равнодушно смотрит, как приговор.

Все опускают головы. Что-то чудовищное по своей нелепости охватывает душу. Иногда кажется, все сон, и хочется проснуться. Я гляжу в пол и прячу преступную мыслы: все сторят, а я останусь с детьми цел.

И я торопливо и беспокойно бегаю воображением по двору, заглядываю в сарай, за заборы, —ищу маленькой дырки, в которую бы можно пролезть. Взять детей и прополэти на животе через Зоологический сад— но там особенно усерано расстреливают и расстреляли сегодня служителя, который шел кормить зверей. С другой стороны кольшется пожар. По переулях свистят пули... Выхода нет...

Я с усилием дышу стесненной грудью. Подымаю голову, встречаюсь с элобно сверкающими глазами и в них ловлю ту же мысль: все сгорят, а он один оста-

нется.

— Гм... дымком отдает...

И хотя его ненавидят, ненавидят его глухой голос, но не возражают; и в горле у всех щекочет горечью, а глаза ест. Дыма на самом деле нет, так как ветер пока клонит его в другую сторону, но все чувствуют его.

Кровавая полоса разгорается. Глухо отдается выстрел: кого-то еще?.. А те, кого прикалывают штыками?. Ткнут в сердце, другого, третьего по порядку, спокойно и без хлопся.

Ночь бесконечиа.

Который час?

Должио быть, около трех.

Боже мой, еще четыре часа муки!..

Я достаю часы, гляжу, протираю глаза, опять гляжу.

— Восемь часов!

— Не может быть... не может быть... — шелестом ужаса проносится. — Ваши стоят...

И изо всех карманов лезут часы.

Восемь...

Без пяти восемь...

Десять девятого... — подавленно слышится со

всех сторон, и все прикладывают часы к уху.
И тогда все замолкают и сидят неподвижио, как

каменные. Дети в разнообразных положениях в разных местах спят.

Все молчат, но подвал полон странных шепчущих звуков, шороха, беспокойного и трепетного, тревожного потрескивания. Разгорающийся пожар всдет свой собственный разговор, и шипение, треск дерева, звуки осыпающихся кирпичей воровски вползают, приглушенные, придавлениые тяжелыми сводами, толстыми стенами, наполняя глухую темноту тревожным ропотом отчаяния и тоски.—

Слышатся чьи-то всхлипывания, подавляемые рыдания. Больше, больше. Вырываются неудержимо, заполняют подвал, подавляя стоящий в нем шорох и шепот. Молодая женщина упяла на колени, спрятала

лицо в ладони, рыдает.

— Зачем... зачем обман?! Любовь, счастье... Если это для того, чтобы на твоих глазах погибли дети, не надо, не хочу... не надо счастья... не надо обмана... не хочу!..

Рыдания неудержимо бьют ее. Все молчат. Ни у

кого не находится слова утешения. Каждому мучительно жалко самого себя. Грозно рдеет кровавый потолок.

А время остановилось, остановилась ночь, остановилась мысль, только тесный круг одних и тех же ощущений устало давит душу.

## VII

- Они пришли!.. Они пришли!! - исступленно несется истерический крик. Все вскакивают с изуродованными страхом лица-

ми, готовые на самое худшее.

— Кто?! Солдаты?.. Артиллерия?.. Расстрел?..

Они пришли... они пришли!...

Да кто?.. Кто?..

Ее злобно трясут за плечи, а она бъется в судорожной истерике... — Кто же? Кто? Говорите!..

Они... пожарные...

Тушат пожар?

- Нет... разбирают заборы, которые тянутся к нам... Нас не хотят жечь...

Всеобщая истерика заполняет подвал. Женщины на коленях ползут в угол, где, по предположениям, икона, крестятся, хохочут, обнимают друг друга, целуют детей. Проснувшиеся перепуганные дети отчаян-

но ревут. Я выскакиваю в кочегарку.

Печь почти потухла. Иван полудремлет, прислонившись к углю, - для него все равно. Публика понемногу успоканвается. Все входят с радостными, улыбающимися лицами, пожимают руки, говорят громко. Всем жалко друг друга, все любят друг друга. Ночь быстро проходит. Уже десять... Половина одиннадцатого...

Хочется спать, и чувствуещь, как сладко, как крепко заснул бы, но негде прилечь, - все занято. Детишки понемногу угомонились. Красная полоса рдеет на потолке, но на нее никто не обращает внимания.

 А знаете ли, — слышится глухой голос, — я бы убрался подобру-поздорову; по крайней мере воспользовался бы мирным настроением и вывел бы женщин и детей... Вернее было бы...

Но ему прощают, даже его теперь любят.
— Зачем же? — говорят ему мягко, и в этой мяг-

кости слышится: «Что с вас возьмешь? закон вам не писан». — Раз приняли меры против угрожающего нам пожара, значит находят, что в доме сидит ни в чем не повинный напол.

Неодолимая усталость охватывает. Я ставлю локти на колени, кладу голову на руки и отдаюсь полудремоте. Иногда мне хочется расхохотаться, - до того

нелепо и бессмысленно наше положение.

Потом мне начинает сниться, бессвязно и запутанно, и я борюсь со сном и сновидениями, с усилиями подымая брови, открываю веки, и они опять, отяжелевшие, незаметно падают. И все кажется красным, и в этой густой, приторной красноте отражаются мохнатые человеческие лица, слышится кровавый шепот разгорающегося пожара, и солдаты трудятся, стараясь всалить в меня штыки, н штыки заворачиваются в мое тело, солдаты торопливо их распрямляют и опять всаживают, н я кричу им: «Скорей... скорей!..»

И кто-то кричит над монм ухом: «Скорей... скорей!..» — н трясет меня за плечи. Я открываю глаза: красный потолок, в красноватой полумгле - головы, руки, ноги, как будто оторванные и лежащие в беспорядке, и опять закрываю. Но опять трясут. Я поды-

маюсь.

Стоит дворник. Лицо тревожное.

- Солдаты... Страсть нх сколько... В окна в сторожку заглядывают... Сказывают, зараз расстрелнвать лом булут...

Разбросанные в беспорядке руки, ноги, головы шевелятся, отовсюду подымаются люди с заспанно-

испуганными лицами. — Что?...

 Кто говорит?... Откуда?...

Уже два часа... а я все думаю — я сплю.

 Боже мой, какая долгая, какая мучительная ..!агон Да не может быть. За что будут расстреливать?

Забор же разобрали... За что? А за что расстреливали целый день? -

Надо кого-нибудь послать.

Все глаза обращаются на обладателя спокойного глухого голоса. Он подымается и уходит. Потом приходит через минуту.

- Там не солдаты, а зверн: я думал, меня посадят на штыкн.

- Требуйте, чтобы отвели к офицеру.

Опять уходит. Ждем. Проходит двалцать минут. полчаса... Томительное ожидание разрастается в беспокойство. Поминутно дазают за часами.

← Her erol...

Прислушиваются к малейшему скрипу, но звука шагов нет. Одна и та же страшная мысль проползает в мозгу: «Убит».

 Его убили... — слышу я шелест над свонм ухом. — Не говорите только вслух...

— Не говорите только вслух, - шепчут все друг

другу.

Й каждый ревинво следит в кровавой полумгле. чтобы не прочитали в его глазах страшной мысли. Больше всего боятся ужаса, паники, когда роковое слово будет произнесено.

Вот шагн. Все с секунду напряженно вслушивают-

ся. Может быть, солдаты? Он.

Бросаются. - UTO2

— Сказал?..

— Будут?.. Он ровно говорит таким же спокойным глухим голосом:

 Вывелн со двора. Все время штыкн на меня. По переулку все освещено пожаром, ни души... «Куда же вы ведете?» — «Иди». Мне стало казаться—приколют где-нибудь у забора, Одним больше, одним меньше... Сколько таких трупов валяются по Москве. Вывели на улнцу. Светло как днем. Стоит офицер. Лица я у него не видал - нету лица, одни усы, холеные, громадные, смотрят к бровям. Излагаю ему: «дети, женщины, больные...» Он стонт ко мне спиной. Потом небрежно цедит сквозь зубы: «Если завесят окна, если никто не будет подходить к ним, никто не выйдет из дому и если... со стороны дома и двора не раздастся ни одного выстрела, мы... не будем расстреливать...»

В доме снова покойник. Все расходятся по местам. У всех окостеневшие от напряжения лица. Отблеск пожара играет, шевелясь и трепетно озаряя, но в широко н напряженно открытых глазах стоит глухая тьма. Шорох и ропот пожара, по-прежнему придавленно, суетливо и тревожно шепчутся, но в ушах этих страшно прислушивающихся людей — могильная тишина: одного ждут, одно жадно ловят — глухой и слабый звук рокового выстрела, который с секунды на секун-

ду раздастся там, за стеной.

Я с тоской гляжу на ребят и нщу глазами место, куда бы нх положить, если начнут стрелять в окна. Но тут нет безопасного уголка: мостовая в уровень с окнами, и пули усеют все пространство. Теперь выгоднее было бы подняться в верхний этаж, но показаться в дверях — быть расстрелянным. Мне опять хочется расхохотаться. Я не гляжу на часы, прислоняюсь и засыпаю хрепким, без сповидений, черным сном и засыпаю хрепким, без сповидений, черным сном и засыпаю хрепким, без сповидений, черным сном

- Сидит, сидит за углом, где забор сходится с

нашим домом... там удобно еми, не видно...

Этот эловещий шепот входит в мои уши н раскамотрят кнтро элые глаза под кнтро поднятыми бровми и голое морщинистое лицо, все перекошенное хитрой и элобиой ульдкой.

 — ...Он ждет только, чтоб помучить нас... Он наслаждается нашими лицами, нашей мукой ожидания...

— Да зачем ему...

— ...Аl. хи-хн-хн, как же зачем?.. Весь черный, обугленный... Все сгорело: столы, кровати, платье, дети, жена... И он не может смотреть равнодушно на наших детей... гнездится там... н...

И в мои глаза близко-близко впнваются злорадно сверкающие зрачки под косо поднятыми бровями, и заглядывает голое, моршинистое, перекошенное лицо.

— ...И выстрелит два раза в воздух!...

Я стряхиваю теребящие меня за плечи крючковатые, костлявые пальцы.

«Настанет день, и все кончится, и все будет по-

прежнему, но останется безумие...»

Никогда не встречал я с таким ужасом счастья брезжущий день, как теперь. Я вскочнл н торопливо одел детей.

Ну, что, можно уходить? — с замиранием спро-

снл я, прислушнваясь к одиночным выстрелам.

Конечно, ручаться нельзя... — говорит дворник. — Руки кверху, и зараз надо... Никак, опять начинают...

Я схватываю за руки мальчиков и выскакиваю из

подвала. Вид обугленного пожарища и разрушения

поражает

Прокаленный мороз перехватывает дыхание. Маленький зевает, как выташенная рыба, задыхаясь и выпучив глазенки, и изо всех сил бежит рядом, торопливо семеня ножками.

 Папа. — говорит старший, испугание озираясь. и так же бежит рыспой возле меня. — в нас выстрелят?

Нет, иет... Только скорей... скорей, детки... Ско-

рей... скорей пожалуйста!

В забор сухо плюхает шальная пуля. Я каждую секунду жду сзади задпа. Раздражающе звонко хру-CTHT CHEL

 Скорее, скорее до угла... до угла скорее!.. Осталось пятиалиать... десять... пять шагов... Мы

добежали... Мы заворачиваем... Мы... спасены!.."

Москва 8—18 декабря 1905 года

# бомбы

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажио бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когла женшина на минуту выпрямлялась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели сиине, еще молодые, тянувшие к себе, добрые,

усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубах, и опять, наклонившись и роияя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может, слезы, а может, мешаясь, то и другое, На дворе перед низким, почти вровень с землею, окном лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряжение упираясь и торопливо тыча в отвислый, как кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушивайсь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

 Ох, господи Инсусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри,

играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.
— Конца-краю нету!.. — как вздох, мешалось с

 Конца-краю нету!.. — как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шепотом и смехом ребятишек, затыкавших руками друг другу рты.

Кто-то за дверью громко колол орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой, Орехи, должно быть, былы каленые, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали щелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свины с двенадцатью поросятами.

межадиатым пороснаями.
Межау сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаку заклопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подериувшиеся от старости радужными цветами стекла в инзеньких окнах. При
каждом тяжелом ударе свиныя вопросительно хроповала
и шевелила длинными белесьми ресницами. А стертые, красные и припужше руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то
слезы.

- Мамуньке сказу...

А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

- А я ее исть хоцу.

— А ее не едять... Вишь, крепка... — носился детский шепот и подавленный смех и возня.

11

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Опа отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и ом. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У него было молодое, строгое и безусое лицо. Он сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, он сказал:

— Что же, больше иикого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

 Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ заиятой...

И хотя был очень молод, он сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на него. Он сказал:

Тогда приступим.

И, подиявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

Товарищи, вы видите перед собой социалиста.
 Точно в комнату невидимо вошел кто-то страш-

ный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на иоги и иа пол, а, не отрываясь, глядели на него. А он говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то миску, то без надобиости подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

Ах ты господи, кабы дети не просиулись!.. —

шептала она.

А безусый все говорил. Марья инчего не разбирала, о чем шла речь, без толку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикам мысль, что он сейчас скажет; «Бабу повесить у приголоки, а ребят — в лежанку головой...» И хотя он этого не говорил и — она знала — не скажет, руки у исе ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но он и этого ие говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда он к иим обращался: «Не так ли, товарищи?» — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верио... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все винмательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту: — Вась, а Вась... кабы беды не нажнть?.. Сицилист вить... Мало ли что...

Муж серднто повернулся на другой бок.

- Молчи, инчего не понимаешь.

### 111

Свинья по-прежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот боль-

шой, упруго подаванщийся живот.

Важно н медленио густой, черный дым подымался над городом в нескольких местах, н орехн продолжали торопливо щелкать, н бухали дубовые двери... То вдруг все затикало, и это имело какое-то отношение этому медленно и важно подымавшемуся дыму, н на мыльную воду, и на красные руки капали капли не то пота. не то слез...

Безусый приходнл после того несколько раз, н хотя он больше не говорнл, что он социалист, н она угошала его чаем. — все-таки прополжала его бояться н

чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набнвалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинко, пока ок говоры, по понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выност.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домншко. Марье казалось, как будто проломили стеря и через пролом стало светлее, и неслос с улицы звуки, но она боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и весслого, ввалилась грудь, впалн щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, настрапает вечер, ломатах спать, и опять день, и опять работа, ребятники, заботы... Теперь же то, что было привычно, будинны о и неизбежно но чем не думапривычно, будинны о и неизбежно но чем не думалось, да н некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то нной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... По-

ра и вам, сердягам, передохнуть... И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, ска-

жет:

— А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лыснной и черной бородкой. На обонх былн синне блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

Вась, а Вась... — говорила Марья, ложась возле

мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

 Вась, кабы беды не нажнть... Не ровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ейбогу!.. Жандармы, сказывают, приходили, все общарилн, перину пороли, вот как пред истинным!...

— Много ты понимаещь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал, молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

 Они — благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный, н больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От снией полосы лунного света по всей комнате : лежали длинные, ломаные, уродливые тенп.

Блох ноне множество.

Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

- Главное, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно как пьяннией сделался - не оторвешься... Никак, ктото калиткой стукнул?

Они прислушались, ио было тихо, и луниая полоса по-прежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокным впади-нами над ключицами. Жена глядела на иего, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека.

Вась, а Вась... худой ты...

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплуатация» значит-хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» - это, что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у иее: все это было старое и известиое, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и погибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комиатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизиь, что еще в тумане и неясио, но ндут уже светлые дии какой-то иной, иезиаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда оставалась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

 И чего зря языками болтают. Так, невесть что. И будто умиые люди, из паиов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

 И не говори... Вои у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвоиятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации илн мещочки со шрифтом и муж отдавал ей, она тшатель-

ио и бережио запрятывала и храиила их.

В глухую полиочь жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ин о чем не просила, н когда приходила на свидание в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она иепременио приносила бублик, нли пирожок, или яиц. Не волиовалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда

она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лел.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на

него.

— Вы погубители наши!.. Вы кровососцы... Будь

вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Мары. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах — ненависть. При одном имени: жандарм — она терестала от элобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убиты-

ми городовых и шпионов.

### V

Клубы черного дыма важно подымались нал городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и герла, терла, герла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула

спину, глянула и всплеснула руками.

— Савелий!...

У него было почернелое, осунувшееся — как будто он не спал целую неделю — лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым глазом.

Тетка Марья... во...

Он с усилнем улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

Дай глотку промочить да достань поскорей...
 энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками.

— А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

— Где мой?.. Говори, где... не брешн... говори!...

Он бегал глазами по комнате н оглядывал себя,
— Вишь, шрапнель всю полу, как горохом, дыроч-

кн проделала...

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокннул голову; веки тихонько полузакрылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсистывал носом, покойно дышлая грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-каре-ку-уl.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди н

оглядывая комнату дикимн глазами.

— Где?. Куда?. Постой!. Фу-у, а я думал... — Испей, касатик... Покормила бы тебя, — нечем, родимый: корочки сухой в доме нет. — И она опять заголосила: — Да куды мы денемея? Да куды мы голову приклоним?. Да родимый ты наш батющка!...

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями

воду.

 Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь. — И вдруг нервно заторопился: — Скорей, скорей!..

Да куды он их дел, не помню.
 В подполье будто, сказывал.

В подполье будто, сказывал.
 Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, н выташнла небольшой ящик.

Оба нагнулнсь.

— Пустой!!

— Куды же делись?

— Взял разве?

То-то, что иет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали,

Странный звук пронесся по комиате. Парень стоял белей стены, протянув растопырбнике пальцы. Марья, не подиявшись еще с колеи, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежио на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные изпильником. Что-то в них было необыкновениюе, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепу-

— Тссс... нишкии!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой.

— Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворениой двери доиеслось:

 Прощай, Ивановиа. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузио легла из бок, и поросята снова взапуски, тыкаи мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами

подымался к пебу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленио и важио подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотио, и пот, как роса, проступил иа ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

1906

### У ОБРЫВА

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тиконько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звез-

дами небом.

Овража и лодка возле нее, понемногу терявшие очетания, неясно и темно рисовались у берега. Огражаясь и дробась багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шидевшие уголья сбетавшей пеной подвешенный котелок, ползали н шеелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутю краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной не светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной

моршиной.

Всплеск рыбы, нли крики ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум паро-ходного колеса, дал почудляюсь — и снова здремотное, невиятное шептание, то замирающее и сонное, то ветрепенувшееся и торольное, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой наявитающейся ночи.

- «Ермак», никак, ндет.

Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках идит...

И человеческие слова, такие простые н ясные, прозвучалн и погаслн в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-недвижной рекн.

Короткая, пританвшаяся у колебавшегося огия тень разом вытянулась, побежала от костра; уродляво перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи кошенных трав, а над костром подиялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек н. скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригорошню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять пританлась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес. дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и

мертво чернела человеческая фигура,

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не

дышал -- нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, н третьего — с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, н костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

Пришло время... Жисть-то она человеческая,

как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

...как трава молодая на провесень на черной

- Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался,

слабея: «...да-а-а!»

Сидевший, обивя колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с броизово-багровым шевелнышимся лицом, изредка лению обрасывая в костер голыми руками высоканевающие оттуда раска-ленные угольки, и в этом молчании чудплась недоконченная дума, — думал сама синяя почь.

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задуминво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шепот бегушей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ими. Котелок леннво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, — нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

- По реке далече слыхать... Хошь у самого

Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходны колес, но звуки ночи, тихие, невсные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и страиные, говоряли об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недви-

жимо чернел на песке.

П

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставнл котелок н покрутнл в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «О-о-о-о...»

 Скажи парию, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал на кармана ложку н вытер заскорузлым пальцем.

Эй, паря!.. Хошь, поешь с намн. — Длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, держи-

тесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с на-

мн...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понная этой темногы, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчання, заполненного немолчио шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватор, по-пескняващего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутниу Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

Ишь ты... опять попритчилось.

Прн свете костра поражали нсхудалость и нзмученность, завалявшнеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мнмо предметов глаза.

Селн кругом котелка, поджав на песке ноги, н стали есть н громко дулн на кашу. И, повторяя движе-

ния, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, взлохил.

У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

Два дня не ел.
 Па ты откуда?

— Из города. — И снова усталая н теперь доверчнвая улыбка. — Из самого нз пекла вырвался. Как н вырвался, сам не знаю...

 Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, — усмехнулся длинный, — да не стали расспра-

шивать, что человека зря беспоконть.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, кватают, которые успели из города убежать. Ну скватит, разговор короткий — пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе свой народь... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?  Наборщиком. — И он повел плечами, точно ему холодно было, н боязливо оглянулся.

Длинный втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

 Все по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался

в грязь, а голова в камыше, так и сндел.

Он отложнл ложку н сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

уманя глаза.
— Что было — страшно вспомнить... Крови-то.

крови!.. Народу сколько легло!

И опять боязливо огляделся н передернул, как от колода, плечами.

 Устал я... устал, замучился, н... и не то что руками или ногами, дущой замучился. Все у меня пола-

лось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, — точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, разва-

лины, и некуда было илти.

— Главное чтої. — вспыхивая, заговорил он. — Травное чтої. — вспыхивая, заговорил он. — Трудов, сколько грудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?. Егу долби да долби, его учн да учи, а он себе тявется, как кляча под кнугом, с голому самхает да водку хлаещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да вситать, да думать стали, да расчухали, об-ей-ей, сколько времени, сколько трудов стоилої. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, да какого народуї. Кирпич за кирпичом выводили, н вот тррахихі. Готової Все конченої. Шабаші.

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мнмо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо ти-

хого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А.-а-а... И он мерно качался над костром, сдавливая обении руками голову, точно опасажь, что она лопнет н разлетится вдребезгн. И качалсь тень, уродливая, нзогнувшаяся, так же держась обенми руками за голову, тоже уродливую н нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, н едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользял вверх.

И этот покой и тишнна, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то, нного, глубо-

кого, еще не раскрытого, недосказанного.

 Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все синт, все отдыхает, — и голос старика был глубоко спокоей, — всё: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост... Всё спокой, тишь... да-ай.

Над водой удалялись тонкие тилиликающие зву-

ки, - должно быть, летели на ночлег кулнчки.

— Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялнсь, нагруднли плечн, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а нагутресь опять кажный за свое, птнца за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солиушко проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длин-

ный уписывал кашу.

Дедушка, — болезненно раздался надтреснутый голос, — да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не поды-

мутся.

— А ты ещь, паренек, ещь, — говорил старик, вытрая ладолью усы и бороду. — Да-а., мужнчок, крестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеал, азскородил, дождичек прошел, и погнало, въземън зеленя, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется крестьянин. Нашену брату что: вспахал, посеал, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало И вот откуда и нь возьмись туча, черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сровняла, где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы серляга! Что же, думешь, бросна, руж полустна? Нест, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чутунку, на чутунке стал зарабатывать И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу дущу отдал. Что же, думаещь, тем дело кончлось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась спротой, зачали е е па-

леня, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, — и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гиоили, и инщета давила, и с голоду пух и помирал, а кажную весну зеленели инвы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А? И кто-то, виимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «А-а-а!..» Наборщик молча стал иосить из котелка. — Ишь звезда покатилась, — проговорил длин-

ный и рыгнул.

 Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху. И народ. сколь его ни дави, сколь ни тирань, а он, братику, помаленечку распрямляется. Пущай жгут, пущай бьют, ионе город разорят, завтра деревию сожгут, а наместо того приходится громить пять городов, приходится жечь сто деревень - народ распрямляется, как притоптаниая трава. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел - и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пущай обойдется». Ан вот теперь и оказалось, дело-то одно делаем. Вона у нас, - старик мотнул головой на баржу, чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охоxo-xot...

И за рекой: «Хо-хо-хо-о!..»

### Ш

- Да вы чего тут стоите, дядя?

 На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река ноиче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом верпется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, улыбкой отпяделся кругом. И впервые увидел тикую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шепот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил: Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

Теперь хоть и вздремнуть бы, — две ночи глаз

не смыкал. - Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался н, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать. И костер, дрожа н колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновалн по песку, нща чего-то н не находя, с усилнем вытянулись, перегнулись и заглянули че-рез обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху

нссохшая, крепкая н звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырнсовывался уродлнвый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое н неровное, как глыба, оторвавшаяся от го-

ры, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночн.

— Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой нехотя и глухо повторили его.

 — А тебе что?.. — леннво н небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

 Что за люди?! Мать... — И грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.
— Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположен-

ного ищешь...

Коттер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секуниху блеекул длинный огонь, и грянул выстрел, и негодуя, понеслысь по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие оттолоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое н

жестокое в своей бессмысленности.

 — Қазақи!.. — шептал наборщик, поднявшись. — Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

Погодь...

- Ничего...

 Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь зацепншь версты за трн, за четыре позадь леса, неповинного, — так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!... — Длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, н темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, сталн делать-

ся меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли, небеспокоммые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и теммоте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шепот воды старался по-прежиему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забоением, — молчание замершего вдали топота, полное эловещей угрозы, пересилцвало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

Поисть не дадут, стервы!

Подлый народ!.. Землн у него сколь хошь, хочь обожрись, ну н измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успоконться, н

тихий покой и сониую дрему, которыми все было подериуго, точно сдунуло, стояла только темнота, с беснокойной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякуло... Через минуту опять. Головы спова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темы влоль беренса.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный круст прибрежного песку. И в темноге под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные снлуэты потрякивающих головами лошадей и черные онгуюм всад-

ников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сндя прямо и крепко в седлах, и концы внитовок поблескивали на-за спии.

— Что за людн?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

Шашки захотели отведать? Так это можно...
 Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

 Рябов, вяжн нх, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак, с серым лицом, выпятнвшимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружнем, подошел.

Знаем мы этнх сторожов. Поворачнвайся-ка...
 А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой

- буду гнать, чтоб ты не огрызался, погань троклятая. — Связать недолго, — спокойно заговорня старик, — и угнать можио, самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-тоугонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смемен гарод, — хазачки н обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...
- Брешн больше, старый черт, н в голосе бородатого казака послышалась неуверенность, — погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

 Да ты что, али только родился, мокренький... усмехнулся длинный, — пачпорта обыкновенно у хозяниа, ступай к капитану, он те и пачпорта даст;

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож... водоливом на барже...

 Брешешь, сучий подхвостинк... Не видать, что ль, — из городу убег. Ага!.. Его-то нам и надо. Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в эиту сторону.

ди, нет ли следов от костра в эиту сторону.
Молодой сунул в уголья хворостину, подержал,
пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая,
прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в

песок, по которому судорожно трепетали тени.

Нету, оттуда следы, как раз из города шел.
 А-а, сиволапые, отбрекаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, ие увериетесы!
 А между протчим, Рябов, обратай-ка этого.

Веревки-то нету.

 — А ты чумбуром <sup>1</sup>, чумбуром округ шен. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

Ну ты, паскуда, поверинсь, что ль.

Тот оттолкиул его, пятясь назад.

— Пошел ты к черту...

Металлически звякиул затвор. Наборщик невольно подиял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

— Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одиу иогу в стремя, взялся за луку и напружился, чтобы разом вскочить в седло, и в

<sup>1</sup> Чумбур — длинный ремень к уздечке.

темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалнышись от коня, прильнул к дедову плечу н крнкпул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

Никак, потерял, ваше благородне?

Казак перегнулся с седла, разгаядывая, н вдруг почувствовал, как с железий силой толстая ямея обвила шею. Он мгновенно толкиул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвялась вокруг поясняцы, н огромная дапа из-за спины стребла поводяв и так натявула, что лошадь, закниув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом дь обрыв.

О-го-го!., Ссво...о...лочь!., Ря...бов... ссу...ды...

— Нии...чего... дя...дя...

По...го...дн, я... тте ша...шшкой!
 Го...жу... Ва...лись...ка!..

Они тяжело, прерывнсто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпались глина и ссохинеся комья.

— Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облагивший его дыявол с нечеловеческой силой ломал спиниой хребет, и, несмотря на отчаяние нечеловеческое напряжение, бо-родач тяжело, грузно трулся с седал. Уже подняльсь тускло поблескивавшие стремена на раскорячившихся ногах, уже под брохо быощейся лошади мезет взиокшая от пота голова. Что-то хрустиуло, и под вздыбившейся лошады изока разможно тяжко свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над инми, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоин, а проклятья и брань застревали в бещено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу н, наступая на конец волочнвшегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали

молодого, беспомощно лежавшего на песке.

 Эй, давай-ка чумбур!.. — хрипел длинный, наступнв коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщнком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозянну, н в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

 - Фу-у, дьявол, наснлу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять... Возжакайся тут с ними, с ноодами.

#### Iν

Онн сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отпрая потные лица, и снова принялись за ужин.

 Ну, этот молодой н крякнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот — здоровый, откормился кабан...

Ишь, а то за шею... ах ты моченая голова!..
 Подбросни хворосту, и костер, совсем было за-

дремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над инми лошади, понурив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате, —заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, так гроза сделалась, и-но и гроза! Мимо шар си-ний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево саженях в пятидесяти по берету, — от дерева лишь ленек остался, ей-богу!

Прошлое лето грозовое было, в городе два до-

ма спалило.

Бородатый казак помемногу приходил в себя от наумления, от неожиданности всего совершившегося н, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанимй чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

 Да вы что же это, пропойцы снволапые, алн головы вам своей не жалко, алн обтрескались? Как ие жалко — жалко, — усмехиулся длин-

ный. — потому и связалн вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

- Да за что же нам расстрел, ежели никаких ка-

заков у нас не будет?
— А ты бреши, да не забрёхивайся. Слышь, зараз развязывай!.. Мать вашу...

 За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — иевинно продолжал длинный. — Ты трошки потерпи, зараз поелим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обонх.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки, Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

 Не пужай, не нспужаюсь... Казак — не нголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему нз-за рекн.

- Мелн, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужн, станишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности: они чижолые, не всплывете, а лошалей вывелем в степь, сымем узлечки, ухием, только нх н видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, кажный с превеликим удовольствием приблудиую лошаль возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коию, зараз обратают. Так-тося, станишничек... Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, чер-

ная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пошады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся, прерывнстые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это ие спеша, умирать ведь не нм, н страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые иоты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой н

горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

 А-а, жидок на расправу, а людей неповинных. беззашитных убить али искалечить - это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стисиул зубы и процедил:

Не вой, сволочь!...

- Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и иад степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб инкогда не кончилось это молоко. — но глубже опускались ложки.
  - Братцы, заговорил он глухо, отпустите...
- Вишь, паренек, заговорил спокойно старик, ехал ты убивать и калечить людей, ии об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. - И, забрав с ложки губами н вытерев усы, продолжал: - Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертио заскорбит и возопнет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

- Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по

степи шалаидаться...
— Что служба!.. Ежели тебя служба заставит об-

раза рубить, али будешь?

- А как же! Потому присяга престол-отечеству... - И ему чудилось, как проворно убегает время иа этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого диа берут опускающиеся ложки.

 Присяга!.. — Голос старика зазвучал желчью.— Присяга!.. Вот она, присяга, - и старик вдохновенно поднял руку, - перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть она - человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должон присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчастиенькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, ои широко повел рукой, - ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бъете из ружей... Ишь пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и иеподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутими говором в темноте воды, ни смутио прислушивающегося леса за рекой, ин пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, — только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполиялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри

темиоты и ночи.

— Охо-хо! Жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал негоропливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей. — Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходины, землю месишь-месишь. Потом сердце изболится, покеда шегинкой зеленой пробыется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, окрур-травки-то...

Звезда покатилась, — проговорил длинный и

рыгиул.

Казак повел глазом и увидал темиую реку, без счету полиую дрожащих звезд, услышал смутиое лепетание соиной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семы, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, — все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медио озарениме профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье иевидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых иасупленных бровей за реку, где смутио чудился лес.

— Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек — иншто он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тноанить, ла убивать, ла в тюрьму сажать. Поисяга!! Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, прнсяга. Вот ты ехал, думал: снла—ты, ан теперя сам лежишь и ждешь... Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжени-

ем напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

Братцы! — заговорил он, отдаваясь бесси-

лию. — Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелнлись, н костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решинмостн, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... н подошли.

Весь сегодияшинй день промелькиул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все ветало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: гревожно металнос за спиной воющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смертн. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло жнвую степь и теперь взучало последним проща-

нием.

Должно быть, к Рябову уже приступнли, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее нес-

лись оттуда и вдруг смолклн.

У борода в русс комплыт. У борода в кнул о сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся, Казак быстро поднялся. Рабов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, садился в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноге.

Ого-го-го!., Ногн в зубы взял, — засмеялся

длинный. — Валн. дядя, н ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

Прощайте, ребята!
Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, н ночная мгла постепенно поглотила ее. По-прежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

Ну, теперя хоша и спать.
Котелок нало побанить.

 И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренпость котелка.

Одначе они тягу дали.

Помирать никому не хочется.

 Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!...
 И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тыме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

Тебя как звать-то?

- Алексей.
- А по отцу?— Николаич.
- Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

 Доброе дело.
 Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией отделявшейся от пеподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрывку.

— A?

Неужто?.. — коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряжению были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, несся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звоикая, и это почему-то вселяло сообенное беспокойство. Тревога, какеневидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, по-прежнему копался в лодке.

— Эхх!... — досадливо крякнул длинный, завязывая пояс. — Сказывал, не выпущать... Теперь расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

 На ту бы сторону, что ли, переехать, — проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего, — спокойно проговорил старик, продолжая копаться.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторопу. — Эххі. — все досадливо чмокал длинный. — Зря

отпустили,
Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью
полъехал боролач и, слержав разгоряченного коня.

заговорил:

— Вот что, ребята... Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес. Энта стерва поекал докладывать комвандру сотник. Хотел перестрелять вас оттеда, с обрыва, насилу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Глядите, к утру взвод пришлют, туго въм повилется.

- Хо-о!.. часа через два пароход придет, к утру

нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

 Спасибо и вам... — Он придержал немного коня. — Тоже и у нас — не пар, ну, положение такое.

А старик у вас — правильный человек.

Лошаль ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, незатеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

190

## **3APEBA**

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись ог неимого обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми ме-

ловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине, н синевшим пятнам неба, только солние не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издалн белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, модчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщным моют золотнстый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями лепевьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцання, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-

ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину выташенный на отмель каюк, выдолбленная на дерева лодка, кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гнгантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбачья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлос-

ти н дождей грнб с наклонившейся шляпкой. Все заворожено тихой, ласковой, незнаемой танн-

ственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, н поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь н вместе с рекой пропадая за поворотом. Пропала улыбка дня, - просто белели облака, ме-

ловые обрывы, сверкала под солнием река, н было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбын объелки.

Из набушки вышел человек, старый, но крепкий,

с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмолениую ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельиулись.

Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся, и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали

скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедия, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабын платки и юбки и доплывет:

- Афиногены-ыч!..

А v него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки, или перебирает крючки, насаживая наживу, или нарашивает оборвавшийся конец бечевы.

Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся серди-

тые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свериув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоиенное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от иеподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачиваться, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло мерио и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солице уже высоко, и иет расплавленного серебра, - синяя река, синее небо. - и только в одном месте безумно-ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промонны, расщелины обрывов, по воде далеко слышно. Вот и белые отражеиия гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под иогами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

— Куды-ы? За перевоз подавай... Не пущу... Куды

лезете? Перевериете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

- Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

— Ну, после и перевезу.

 Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит...

Жри, чтоб ты подавился!

Старуха нишенка низко клаияется и причитает: Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!..1 Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю. .

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Не-

коли мие тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящими глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером и сквалыгой 2, но добродушио - и он, как будто речь не о нем, сосредоточенио бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, - при малейшем движении вода хлынет и наружу вывериется круглое черное

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ледащая — худая, плохая, слабая. <sup>2</sup> Сквалыга — скаред, скупец, скряга.

дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая

избушка.

На другом берегу все весело выбираются на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревию. Вибирается и старушонка со слезицимися глазами. Афиногеныч аккуратию прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, пеодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся инщенке. И говорит:

- Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдох-

нуть?.. Поспеещь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?.. — растерянно говорит старушонка.

 Сулка...! Уха нз нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те караснков, тоже хорошо в уху.. Стерлядок...

Старуха, по-прежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая бо-

городица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь — и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают н сторонятся, но, когда собираются в монастырь, ндут к нему, чтобы не делать большого кріока на паром. Хмурый н молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть

н передохнуть.

 Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

Пели нонче уж хорошо.

Чнсто андельскими голосами.

Энто, как сделает чернявенький: 0-о-о... у-у...
 а-о-о...

Мужик перекосил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

<sup>1</sup> Сулка — рыба, судак.

— Это ангелы так поют?.. Я потом вчерась вечером, — хмуро говорит он, ин к кому в особенности не обращаясь, — пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то нначе гляделн горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевщими лицами

ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, лоба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету...—И перебива самого себя и умежакс: — Был я молодой н крепкий, были у меня товарнци. Знали мы праздники. Бывалича, как праздник, народ перепьется, как свиньн, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, — перепьются, ну нам праздник: заберемся в церкву да кружкуто и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства:

— Нехристь!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известпо, ты — конокрад, вор и душегубен. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовнще в зад. Рыбаl. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божни не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, нзувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

Верно, промышлял лошадьми, с товарищами...
 Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям,

продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшия каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ещь тя мужи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, — ан в стеще железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Ввеля н коношию, паклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коно тарам на коношем для выское кию — трахі— камием. Выскочили с ружьями, с револьверами к коношие, — стека разобрана. Отомкнули дверн, отворим, коня нету. Хлопают об полы, двуются, как лошадь могла под болт пролезть, — стало быть, на коненки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и запилься в степь, — больще, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, иаклали опять досок, свели коня, вывеля через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторому.

Шершавые усы и брови шевелятся.

Гореть тебе в пещи огненной!

 Го-о-о!.. Ничего, прожнву, еще вспоминать будете.

Они хмуро н раздраженио уходили, ругая его, ио с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязив н раздражение с Страниым чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

По-прежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногеначу на его пустом, безлюдном берегу. Олин у него были разговоры — с немыми рыбовим, которые его хорошо понимали, но их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые спошения, постоянно летая и подбіпрая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка на-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

 Афиногеныч, — говорилн ему, — и живешь то ты ие по-людски: ии у тебя роду, ии племенн, ни семьи, ин у тебя детей...

А у иего шевелнлись усы и бровн.

 Будет того, что вы щенков плодите... перво-иаперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подымется, будет заместо вас ско-

тиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тенн обрыва плетет сети, н тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно рекот ослештельно-белые чайки. Точно все отодвинулось кругом— н города, и деревни, и людское горе, и прошлос, и молодость. Тихо, спокойно, задумивьо. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солицу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревым, тоже с подмытыми, свисшими кориями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за

дружку новые глазки?

Ночн приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая карачлящая таниственная тень.

У потонувшей нзбушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь и в ней невидимая река, такой же одиноко брошеный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови

и усы на красном, отсвечивающем лице.
Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор,

нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проориме, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, н пахло от них усчувшей рабой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, н разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

Раз пришел сюда кучками нэмученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимнся щеками деревенский

народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитанин, Салились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернелую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина

попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усамн и как бы нехотя бросал:

А вы бы того... к Паисию... он ублаготворит:

стало быть, любите ближнего и протчее. Край пришел! Все одно — ложись помирай.

- У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупнли округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку полите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

 Больше некуда. Край. Нету мочи!.. — заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, инкогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые

петли в сети, которую вязал:

 Было нас трое о ту пору, молодые, Вывели мы у богатея, — всю округу держал в кулаке, — вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели, —нагнали у ре-ки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь, И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронулн, жеребенка не взялн, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ, глядят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я на камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите, - конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз. а они билн, они измывались, они мучили. Не признаещь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами,

- Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем, - говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу. Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели. подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик влруг злобно бросил:

Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные

По две дерут с каждого.

 Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли. - может, тогда хоть за ум возьметесь...

Не лайся, не собака.

 ...Может, морду от земли полымете. Ты лучше перевези нас. Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей. По копейке с рыла.

 Побойся бога! Не емин пелый день, палем нето где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не лойлем. — Даром не повезу.

 Христа ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принима-

ется за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

Чего на него смотреть! Спихивай каюк!...

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными дапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны,

Тю... Объелся белены!.. Зверь бешеный!..
 Он смотрит на них, как на побитую собаку.

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почернелое тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужкии.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лузгали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех,

крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныя инчего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней

слышалось:

Двоих наших лесники убили... порубщиков.

- Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

Придет черед...
Погреем руки...

 погреем руки...
 Все одно это — не жисть. Одинаково пропалать — тут или на каторге.

Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои, — говорил старик, — чего ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?...

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стояя и глядел подозрительно и враждебно.

- Ты что же это, али басурман?

- A 970?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо? Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть, - вишь, жиру-то у тебя от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом за-

говорил:

- Напрямик тебе скажу: все знаю.

Тебе так и полагается — во святом, месте жи-

вешь.

- Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пущай грехи замаливает, пущай живет. А ты что же это лелаешь? В благодарность народ мутишь?

- Мутного не замутишь.

— Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, - сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевелыгулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать... И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую

стружку. Маленькие глазки монаха забегали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

- Хулу возводят на ангелов господнях, не токмо

на иноков, а только ежели ты...

- А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то стапет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

 Т-ты... старик! — Потом сдержался и холодно проговорил: - Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая

ноги из песка, пошел к лесу.

Лето было сухое н жаркое, н, должно быть, от

суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно н неясно, а потом разрасталось, н на-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый,

мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плавшие по темной воде глухие темные звуки колокола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, по-прежнему было немо, неподвижно, молчали-

во, темно и жутко.

во, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь нз нзбушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, инчего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган отня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задкаясь в дыму, котина, метался обезумевший народ. Отонь пожирал, извилисто облизывая, набы ласково-проворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, по в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподиятыми очами, было темно и неюх, как здесь.

Старик глядел на этн неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и при-

говаривал:

— Ага, монастырскне экономин полыхают... Добре, добре, ребятки! «Тогда не осталось камия на камие, н самое место вспахано...» Добре, ребятки!..

Раз старнк спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожнвшаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он

нагнул голову, прислушался - никого. Смутно тем-

нел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одиноми взук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли запц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаеть тороливо. Посыпальс глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва и в темноте перед Афписненыем стотя два парыя, тяжело, быстро и прерывного дыша:

— Вези скорей!

— Откеда?

Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывнего, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спикивают и садятся в каюк. Берет темно расплывается. В носу говорливо быств вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи. среди реки. И кажется — то голько отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

Прощай, дядя!

Опять говорит в носу говоранивая вода, а лодка стоих греди темной ночи, среми темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затанлось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гитантская завеса кроязво задратевает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверянется, и понесутся крики, и звои, и вогли, и котитение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, подей....

И была тиха темная река, темная ночь, только

темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в из-

бушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, по-прежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой

и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было - громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки, чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы...

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

Да тут голову сломишь!

- Спущаться тут никак нельзя. — В объезл

Да куда в объезд... Темень, эги не видать, без-

Раздалось фырканье лошадей.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, — вся избушка затряслась.

— Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

Ась?.. Кто там?

-- А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развещанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное че-тырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос: - Один, никого нет.

Эй, вылазы!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой тем-

ной фигурой. Их было пятеро. - Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

Кого зараз перевозил?

- Никого.

Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

 Вишь, следы, прошли только. - Что же ты брешешь, сучий сын?

- Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось. Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

· — А лошали?

— С лошадым нехай Иван на перевоз скачет. — С лошадым нехай Иван на перевоз скачет. — И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зачно крикнул: — Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.
— Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

Далече не уйдут... тут деться некуды.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперств впесок, наввалялся плечом и сделая огромное усилие разом синкить и далеко отголкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиварсь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающумога лодку.

Сели. Весело бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тымы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!...

И в ответ над рекой пронесся хишный крик:

- Проснулся!!

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в торону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчания пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки струдом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал. грести.

Река по-прежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, ба-

шенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подериулась река, — небо пылало от черной утрюмой линии горизоита до зеинта, все было залито багровым заревом.

1907

#### СОПКА С КРЕСТАМИ

1

Что бы ин делала, смеялась лн, или шла по улицам, болтала в гостях, читала, вин открывала шурящиеся от утреинего света глаза, всегда один и тот же постоянный, не ослабляемый временем вопрос вставал: а ом?

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а он? Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей спренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с ним? Жгло полуденное солице желтеющие поля, блестела знойимм блеском река. Но над ним такое ли солице?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: «А он?»

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой вокруг одной мысли, одного представления,

Но инкогда не могла она представить его себе таким, каким ои должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое смелое лицо и молодые, полике жизни глаза.

Уже три года... Становнлось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убетал, заполненный тысячамн забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, инчего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от него несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почтн оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушнсто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странио было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется, равнодушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправлениого клочка.

Несколько сухих и холодных строк — беглой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспоконться и — главное — жить, жить своей полиой жизнью, не заботясь о мем. И не было в них ласки, пежности, намека любови. И эти суже короткие строки звучали, как похоронный звои...

Уходили дин, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезиенное, бессозиательно-смутное воспоминание.

11

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солице, и весна приходила каждый раз иовая, непохожая

Прошлое тускиело, как далекие очертания покида-

прошлое тускиело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее. И голоса товарищей, смех, повседневные дела, ми-

лые, ласковые глаза, мысли, книги — все оплетало невидимой и прочной паутиной. Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми

лицами. Звучал смех, или загорался спор. — Вы висите в воздухе...

- Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...
- На мужике держится весь уклад рабства и угнетения.

- Господа, а из Акатуя побег...

Да, да, постойте-ка... у меня письмо оттуда...

— Ну-у?! Когда?.. Каким образом?

- Да уж с неделю... один из ссыльных привез...
- Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.

# Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый на бокового карман неуклюжий, серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложна на столе, как будто это была страинца, вырванияя на священной книгн, и начал хриповатым, глухим, но везде отдававшимся голосом:

«...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ин говорить, какие бы ин приводить соображения, как бы ин приводить соображения, как бы ин изменялись события, все холодио и спокойно покрывается: «Но ведь венияль.» В окио мие смотрит кусочек неба да белеет вершина сопки, а на ией чернеют кресты, туда таскают окончивших срок. И мой ерок кочинтся там. И для меня одна дорога — только туда... Но я одного прошу, умоляю: инчего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солние, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем дием, ночью и засиу последиим сиом с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, н... живу, Зачем?...

Лежали, навалившись грудью йа стол, не спуская глаз с чтеща, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платяя, рук, прически, не белело лицо, голько играли фосфорнческим блеском ин на секунду не тухнущие глаза. Горячениям блеском глядели они поверх толов, поверх чтеща, поверх толов, поверх чтеща, поверх подел комерт по мертво окидала солка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодио-синими губами сказал: «Аминь». Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одиой жалобы, ин

стона, - мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась н вздохинула вздохом облегченя... Все остановилось: солице, люди, экнпажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новызной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма. Она не знала, как устронтся, как будет действовать не было никакого определенного плана, но стук колее под полом, убегающие столбы, поля н далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секунлой сокращаются тысячн верст, которые отделяют от него.

Проходнан ночи, томительные, долгие, с колеблющимся, неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимся по соиным лицам, покачивающимся степкам и потолку тенями, с немолчным говором коле. Проходнял дин еще более томительные, с несеязных дорожными впечаглениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыклю ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразня одним немеркпущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одникокая, она заслояла будишее, прошов, заслоняла будишее, прошов, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолими препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немяя, с непокрытой тайной.

Поднимала глаза, с нзумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажи-

ров, прислушивалась:

 ...да-а, святнтель Прокопий лежит в самой дальней-вемере. Пять годов назад была, к ручке приклавывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

— Земле предалась...

Земле, стало быть, предаласы!..

И покачиваются подвязанные платками головы, и прида пакавию, тупо внимательные бабы лица. Лавры, монастъри, монахи, золотящиеся при закате кресты—все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, развертывается и творит свое, в которой вет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равини и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним ц сопкой.

Но когда носильщик снес веши на вокзал неболь-

шого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватило иеодолимой соиливостью.

В крохотиом иомерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сиом, а когда просыпалась, все те же глядели в окия деревяниые крыши домов, все те же тянулись по бокам улиц деревяниые тротуары, все так же жирро, ровию и серо висело серьезиое, молчаливое иебо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: «Нам все равно...»

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторои стояло чуждое, молчаливо-враждебиое. И нало

было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала и а ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, миого света, воздушиме пляски, декольте, цветы, фраки, мудядры и бальные, праздичиме, положив руку иа черное плечо и слегка отвериув голову, шла в мягком, томительно медлительном танце, и зал, пестреющий цветимым красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцевала, и много завязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно

и грустио глядели глубокие чериые глаза.

В шуме и пестроте бальной жизли фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались зиачительнее, и эременами боязливо вспыхивало сознаине, что, быть может, это и есть настоящая жизлы, быть может, желэмый порядок вещей требует пользоваться жизлью таковой, какой она дается, ин молодость, ин время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поинкшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медлению и неуклонию слезала мишура с бальной музьки, с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоияя весь мир.

Но почему смысл жизии— в этом угрюмом, без красок, холодном, одниоком, полиом тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было, Молча и немо стояла сопка,

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определению поставлениой ближайшей цели, с постоянным и смутивы сознанием, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за диями, месяцы за месяцами, кончался гол.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повесдневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась и по почыт и гляда в темноту, горько думала о своем бессилин что-инбудь предпринять и перебирала тысячи планою увидеться с ним, но приходил шумиый, пестрый требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все винмание, силы, напряжение, но в шуме и сутоложе постоянию жило несознанное опцушение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подеритуюе смутной дымкой, точно раскинулся немолчимй крикливый бивуак, который в коице конщов синмется, и все кругом опустеет и замолкиет.

В этом городе, куда на зныу съезжалась принсковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она учретвовала силу женского обания. Это проснулось

незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских огношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди зологой молодежи, среди тологой молодежи, среди тологой молодежи, среди тологой молодежи, чреди только как женщина, как мрамориая статуа.

— Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготие по метеорологическим станциям?

У иего выхоленное лицо, муидир, крупиые брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

Я же состою членом географического общества... мие поручаются научные работы.
 Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех. кто

вышел в тираж, для вас — свет, удовольствия. Недьзя себя закапывать в запыленные фолианты...

— Но ведь...

 Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

А у меня к вам просьба.

Ои предупредительно привстает и клаияется.

— Приказывайте!

Она смотрит, и ее чериме, слокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем сосбеним девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молода, крепка, стройна... упруга девичая грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, ио мие решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ин имамека на вольность». И она чувствует, как этот "немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражавоще-гургую отделяет от иее мужчии, постоянно при-

тягивая их к ней.
— Видите ли... как раз по поводу ненавистной вам науки.

Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.
 Глаза лукаво смеются.

— Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

 Помилуйте, вы не так меня поняли... напротив, меня чрезвычайно интересует... Словом, приказывайте;

все сделаю, что в моей власти.

— Я попрошу вас, — она говорит спокойно-приказательно, — я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для пооздки н... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействы, чтобы помогли орнеитироваться. Вообще ведь трудно, инчего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

 Н-да!.. Надо будет вас представить губериатору. От иего завнеит. Я все устрою, — говорил он решигтельно и с таким лицом, как будто хотел сказать: «Видишь — для тебя я все делаю».

А она спокойно глядела глубокним глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Зиаю, но мне решительно все равно, и между нами по-прежиему такое же расстояние...» "И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамми человеческих отношений страино для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особениого

положення, любезно согласился на просьбу.

#### IV

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился всек, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лошине, и реако мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрач-

ный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупо, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокобно и холодио говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели набы, сталься только иссина-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизие склонов темнели леса, но и там, должио быть, было пусто и мертво — ни зверя, и птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадиой, молчаливо думающей пустыни в кошеве<sup>1</sup>, быстро скрипевшей по

снежной дороге.

Нно-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизоит с обеих сторои горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений. воспоминаний.

- Ямшик, скоро?

Кошева — сани,

- Скоро, скоро, барышия, скоро... поспеем.

Усилием воли она отодвигала вадымавшиеся вокрут горы, и ей чудилась сопка с крестами, особения, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, отромная, таниственияя, касаясь белой вершиной небеи черною ратью покрывают ее кресть. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похоромениях страданий.

Толчок, ухабы, саин прыгают, лошади все так же поматывают думающими головами, все так же холол-

но искрятся ослепительные сопки.

И влруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные сиета. Глаз, отдыхая, останавливался на бледно-розовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а иежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых сиетов, среди молчащей пустыии чудиме розы говорили о далекой веспе, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих иочей.

И чудилось, что он ходит, улыбающийся, с ясиым лицом, свободиый, и радостно ждет ее, и розы устинато ит туть, душистые бледые розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тикий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песию, тико и радостно звучащую мелодию. Ах!..

— Ямшик, скоро ли?

Скоро, скоро, барышия... Зараз вои за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади по-прежнему покачиваются, обдумывают,

— Ямщик, что это красиое по горам?

Багульиик, кусты, стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тико поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачиви, по лощине, по сверкающим очертаниям гор. Багульник, голые безлистиме красиме кусты багульника.

Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все иа своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

Вот и Акатуй!

Он показывает киутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загннвшне грнбы, избушек нищей дере-

вушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, н десяток крохотных, игрушечных, покоснвшихся, полусгинвших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно н так страшно. Звон цепей, бледное, нехудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело взлыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великолушне, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнолушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

Барин похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся, слепые избушки позали. Вот и дом начальника тюрьмы — свежий сруб, новая тесо-

вая крыша.

Дальше в полуверсте рядами застроенных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!..

- Господина начальника нету дома, они уехали. Онн будут завтра утром. Вы пожалуйте в комнаты, я зараз велю самовар поставить.

Вель он здесь... здесь... всего сто шагов...»

И ей хочется рвануться, броснться, бежать туда, кричать из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол н берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.

- Гляжу я на вас, нз Россин вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезника тихонько сползает по шеке. — Вы давно здесь?

Четвертый год.

Что же вы стонте? Салитесь.

Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

— Вы служите?

 Нет...—она густо краснеет, — господни начальинк взяли меня к себе...—И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит. — Я уголовиая... Такое положение... Никуда не денещься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и одиотонию. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна—на дворе

крепчает мороз.

— Мальчонка у меня остался там, в Россин... Как забирали, трек годов был... «Мама, мама!..» Лапает ручонками...— Она рассказывает с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. — Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап: «Мамка, ты тут?..» — «Тут, тут...» — прикорнет и опять засиет, только носиком так печально подевистывает: ти-и, ты-ти...

Часы быют щесть, потом семь, а глухая ночь давио уж тяиется, давио тяиется под этот тихий печальный

рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темиая женщина приготовила постель, пожелал покойной ночи и упла. Ленуила одна ходит по комнате. В трубе стреляет. Тут, сейчас за темнотой — ом, мильий, усталый, жедущий пожем И сопка с маленькими покосившимися черными крестами жател.

Ах, иичего, иичего не выйдет!..

Хрустят тоикие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все

то же.

Наброснв платок, осторожно и тихо выходит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятиами. Тишниа, пропитаниая тьмой и морозом.

Тико полуотворила наружную дверь. По иогам тянет леденяций холод. Напрасно силятся глаза пробиться сквозь стену тьмы, — непроглядная, она стоит непроинцаемо. Невидим, ио осязается потонувший в морозной тьме палисад, там — люди, там — ож.

Зубы стучат иеудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, закоченели ноги, застыли руки, льегся мо-

- РОЗНЫЙ ХОЛОД, а ОНЯ ВСЕ СТОИТ И ГЛЯДИТ ВО ТЬМУ СИВОЗЬ щель приотворенной двери. По-прежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть часы, она не знает. Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колеблясь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или

назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато-мутного пятна. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там - трепетный зародыш жизни и дыхания. И она с замиранием сердца следит, - вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит, и желтовато колеблется, и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить: неровно, несмело

подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце? Если б перестало биться, если б потухла тоска!.. Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато

озаренный кружок.

Люли.

Никого не видно, но нет сомнения - они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощ-

Огонь фонаря от ходьбы колышется, прыгает, нервно скользя светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе. Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. По-

качивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху и колыхающийся на плече, поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топчущими скрипучий снег шагами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть, угрюмое, в глаза, должно быть, суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по общлагу рукава. Третий...

- A-ax!!

Крик, произительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую милу, развисок среди ночи, будит спящих, зажигаются отни, бегут люди. шет, это — безавучно шелестят сужие губы, сеерруувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и чевно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз такны, каким она его не могла себе представить, — в длиннополом арестантском халате, с обросшим, бледиым, исхудалым лицом. Милые знакомые, незабываемые черты. И чтоб помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает временами ему в лицо желтым пятном... нос с

горбинкой, грустные усталые глаза...

Она впивается ноттями в прокаленное морозом дерево... Жених идет к невесте, розы алеют по сверкающей белизие, поет тихое сверкание моря о благоухании томящих ночей... Нет, это слегка позванивает железо кандалов, и от поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца, верно, слышат биение ее сердца, проходят так мучительно близко, что она кричит: «Мильйв» Нет, это крик истерваниой души, истомлениого любящего сердца, а губы только шелестят, как свериувшиеся от мороза сухне листья; «З — здесь...»

Они останавливаются во тъме, шагах в десяти, страниой таниственной группой, и фонарь, шевслясь, выдвитает на тымы то руку, то бородатое лицо, то ружейный приклад, придавая еще больше фантастичности этим людям, так таниственно вые торьмы в неурочный час стоящим среди чуть мерцающего сиета.

Подняли фонарь, и, скользиув в темиоте, легла полоса света по смутио уходившим вверх столбам, и

вверху были перекладины.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли гла-

за... «Помогите!.. постойте!..»

Он подымается по лесенке, подобрав калат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озарвемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждутт. Минуты, вечиость смертной тоски... Он вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывних глаз. Все — молчание, все — тьмя, потом подмимается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается, Смутио белеют прибо-

ры в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровн он скупо освещающим фонарем в том же порядке, — впередн солдат, надзиратель, потом он, в халате, с устальми глазами, опущенной головой, и солдат замикает шествне. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь кольшется и светит. Потом — смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака, и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чувствуя застывших рук, ног, не отрываясь, глядела в бездонную тьму, не отрываясь, слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает закоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чуждую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка кодит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестякулирует или падает в подушку лицом и кусает се, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволоки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с тою же железной медлительностью и необхолимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре, пять часов, все — ночь, все тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо понимать, надо чувствовать.

Господин начальник приехал и просят вас к

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она торопливо взглядывает в зеркало н отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда на зерквал глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинны печальные тени черных ресини.

20\*

· И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряжением женского обазиня

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским, неухлюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она пододит, и он жмет малень кую стройную руку, и в его глаза гладят сняюще на глубины глаз звезды, и алеет на щеках румянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоспителен ослужбе, что не может быть и речи ни о каких отклонениях от заведенного порядка, что здесь— жаторга, и это так и понимать надо, — к этому раз навсегда застывшему выражению примешнаватся повое: что появляется среди этого гиблого места, как цветок среим пусткинь, и что он ее выимательно слушает.

— Чем могу служнть? Садитесь, пожалуйста.

— чем могу служнтът Садитесь, пожалунста.

«Да, я понимаю, — говорит она свободными легкими движениями, — я понимаю, здесь каторга... И всетаки я красива и молода...>

Я здесь в качестве члена географического обще-

ства. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивлено, не то внимательно подиляв бровы. И постепенно привычиюе выражение слегка меняется, и в него входит новсе выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклофиый порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

— Так-с... содействие... Но чем я могу быть поле-

зен?

Среди других монх научных наблюдений...
 мы... — она подыскивает слова, — мне поручено, между прочим...

Натянутая струна тонко звучнт, каждую секунду

готовая лопнуть...

 — в данный момент мие необходимо собрать данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровье отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у зас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят шелоч-

камт

«Кончено...» — бьет молотом... Застывшая темная

ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... «Кончено!..» Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

А не бонтесь вы ездить одна? А?

- Чего же бояться?

— Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай пить. Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает се вперед. Она идет, как сомнамбула, среди мертвого колодного тумана... «Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась... Ночь и усталые печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслю столько же, сколько сазан в Библии...
 Хе-хе-хе!..

 Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

 Вот то-то, что не заведую, а заведует тут полнтический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово «вечный» слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

понимает весь ужас его.

— Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет — ночь, поникшая

голова, усталые глаза, фонарь... Ей трудно дышать, но по-прежнему улыбка на гу-

бах и пграет румянец.

— Его превосходительство господин губернатор

также в том ученом обществе?

— Как же. Подпись его вы же видели. Он — почет-

ный член.
— А не знавали ли вы чиновника особых поруче-

ний при губернаторе, Арсеньева?
— Да, знакома... На вечерах танцевали вместе. Отлично танцует.

 Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек....

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губерцаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут — роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо, Надо предоставить события естественному течению.

Вы когда же думаете обратно?

Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

— Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... — взмолился полковник, подымая плечи. — Да вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто

там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзиратель.

 Распорядитесь, чтоб привели номер тринадцатый... да с усиленным конвоем, — кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впопад отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими

в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто. Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смела поднять глаз, а когда подняла, в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исхудалое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое стращное, это — смертельная белизна, которая стала его покрывать. Побелел лоб, выступили на белизне большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие шеки, и тихо, чуть заметно вздративали побелевшие губы.

«Упаду!..»

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

«Упаду, и все кончено!..»

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только эловещий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

- Вот член ученого общества, состоящего под

покровительством высочайших особ, просит дать ей

некоторые указання... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

— Вам позволнте чаю?

Пожалуйста.

Знакомый, невыразнию милый голос. В комнате раздражающе стоят высокое, торопливо-зомкое треньканье. Ах., это носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на мннуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова ввонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, глядит прямо в лицо и - смеется. И с обоих разом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом бысгро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических намерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудлизом, наломанном и непонятном разговоре они говорат о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о потибших.

Начальник закуривает папнросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклюжне сапоги, тупо.

как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что ом — тут, возле, что она говорит с ним, слышит звук его голоса, глядит в его милые, грустно радостные глаза, охвативает ее безумнем... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это — закон, необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого — преступление, проклятие, которое ничем инкогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

Но ведь рудники прорезают же водоносные

пласты?

Какая-то протнвоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжным, черными, плохо обметенными от систе сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный

женский смех. Это она смеется; смеется неудержимо, пемено; понимая; что губит последине жинуты. Начальник с отвыслыми мешками под глазами подымает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падющими брильявитами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряживающие головами лошали все одиу и туже дмук, и визжат скрилучими голосым несей одиу и туже песию быстро скользящие полозья, песию о смерти, о железе, о радости жизяи, о любяи, о тихом сверкавии моря, о железию порядке мира котором всему свое месте. И розы, кровавеют по ослетительной белязие гор.

1907.

## ПЕСКИ

Он был стар, так же стар, как мельница, у которой

крыша съехала на сторону и растренанно нахлобучилась почернелой соломой.

Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и

грохотом вода, а чуть сверкала тоневькая жилка в желобе, стоявшем над землей на столбиках, и лениво, задумчивы-медленно поворачивалось старое, ослазлее, почернелое колесо, набирая, как в чашки, в медленно подставлющиеся коробки соино-журчащую воду, боясь уронить лишнюю каплю драгоцениой влаги, так скупо просачивающейся у подножия песчаного бугра, пробивавшегося желтизной сквезь зелень-топелей-и ветсл.

Он был стар и, прикрыв ладонью глаза, слезящиессрадеными веками, глядел на тихое, сонное сверкаине, винмательно ища, ве каплет ли где. Но белый, с нежно пребивающейся травкой песок под желобом был девственно чист и сух, и взапуски бегали с огромпыми бревнами муравы.

Снвозь дремотную тишину, сквозь листву склонившихся ветел слабо звенела выливающаяся вода.

.Ее тихий звон, не умирающий ин днем, ни ночью, дремотно пропитывал прозрачный, светлеющий сонной улыбкой воздух, полный запахов чабера, медвяных трав, сухого горячего песку.

Звенела, качаясь в тени столбиками, мошкара, И иногла казалось, звенит сама тишина, звенят горячие полуденные краски, белизна лепестков, голубые вкрап-

ленные пятнышки незабудок, густая листва.

И чтоб не нарушать эту звенящую тишину, даже голубей не было, и их шумные ватаги не носились сизой сверкающей толпой.

Помольшиков бывало мало. Стоит, подняв оглобли к голубевшему сквозь ветви небу, воз, в тени его храпит корявый мужичонка. Лошадь, распряженная, покачивается, преолодевая премоту, н в углах подузакрытых глаз сосут хоботками нетревожимые мухи.

Старик идет высокий, немного погнувшийся, с косичками кругом голого в точечках черепа, с белой бо-

родой не то от муки, не то от старости.

В амбаре не грохочут жернова, не стучат наперебой деревянные кулаки, а тихонько, по-стариковски шуршит единственный камень, и скупо, едва заметной струйкой сыплется мука. Посыплется, посыплется и задумается, и в напрасном ожидании стоит разниутый короб. Сонно и тихо салится мучная пыль, и снова, белея и прожа, колеблется тоненькая жалкая струнка.

Один мешок мелют по неделе, и редко кто заглядывает на мельницу. Да и дороги сюда плохи — по лесу торчат пин, коряги, кории и сваленные деревья да ва-..

лежник громоздится. Старик подходит к возу, скребет высохший, сияю-

ший, как и все здесь, череп и говорит: — Спишь?.. Ну. спн. спн...

Мужичонка храпит. Лошадь подымает веки, от которых немного сторонятся мухи, глядит, моргая добрыми влажными глазами, и начинает жевать вяло и сонно, и опять задремывает, покачиваясь с торчащим в губах клоком.

Старик похаживает.

На мельнице нечего делать. Казалось, с незапамятных времен сама собою звенит вода, само собою медленно, тихо, леннво вращается обомшелое колесо, сами собою пестреют и пахнут цветы, зеленеют ветлы, желтеют надвинувшиеся пески. Разве когда соберется

старый, возьмет востроносый молоток и, полегоньку тюкая, стаиет наковывать стершийся жернов.

Не любил дед уходить с мельницы, потому что до большой реки тянулся лес, перепутанный хмелем, заваленный свалившимися деревьями, хмурый и иелюдимый.

Но в ту сторону, где было светло и просторно, где желтели пески, дед часто выходил. Выберется иа песзаный бугор, сядет, подставит голую голову горячему солицу и сидит. У ног — короткая полуденияя тень, а вдаль — нескончаемо и необозримо, сколько глаз хватает, пески.

Ветра иет, воздух иеподвижен, прозрачен и чист, ио песок звучит страниым, едва уловимым звуком, заунывно и грустно. Зыбучий и тонкий, ои даже при безветрии сыплется с перегичинихся гребией и звучит.

Смотрит старик, и на самом горизонте мреет желтое сверкание. Люди живут, как за морем, за раски-

иувшимися песчаными пространствами.
А ведь еще на дедовой памяти версты за четыре

стоял хутор, подымались к небу журавли колодезей, зеленели сады, тянулся лес с полянами, с серебряиты ми лесными озерами. На полянах косили сочную траву, в озерах ставили мережи.

Размяк старик под солиышком, сидит. Зиойио волиуется марево, призрачио струится горячий горизоит,

иеуловимо тает.

Старик зевает, крестит заросший косматый рот.

### п

Среди усыпительного звона воды, среди тишины, дремотио превозмогающей себя, однажды прозвучал

живой, веселый, звоикий голос.

Старик всегда рано вставал и сегодия подиялся, чуть еще тронулись по пескам розоватые отблески. Обошел мельинцу, посидел на бутре, сварил в печурке под старой вербой кулещ и стоял, не то о чем-то думяд, не то вспомная, под тепло пригревающим сквозь ветви солицем.

И тогда доиесся этот голос, звоикий женокий голос. Старик приложил козырьком руку к глазам и

повериулся к лесу.

Из лесу криво выползла черная, корявая от давно

засохшей грязн дорога, н корни изуродованно торчалн по ней, но никого не было. А из-за деревьев опять донеслось звонко и весело:

Но, нно-о... заснул...

Скрипели колеса, фыркала лошадь.

В просвете кустов двигалось живое рыжее, и возле мелькало белое. На повороте выставилась клаинащаяся в дуге лошадиная голова, оглобии, покачивающаяся, прытающая всеми колесами по кориям поська, а сзади, осторожно ступая по колжим ссохщимся комым босьми ислами, плая лекка с кнутом.

Она была крепкая, рябая, с веселыми глазами, и белый платочек сбился на шею.

— Здорово, дедушка!

Доброго здоровья, касатка.
Вот помели-ка нам пшенички.

Ну-к что ж.

Девка взялась за углы мешка, как за уши, но дед, вдруг приосанившись, отстранил ее:

Куды... надорвешься еще.
 Она навалила ему на спину, н он, согнувшись, дер-

жась поверх плечей за мешок и напряженно следя, чтоб не подогнулись дрожавшие ноги, бодро направился к амбару, а сзади подмывающе рассыпался веселозвонкий смех:

— Гляди, переломишься!..

И до того чуждо и неожиданно ворвался этот смех в звенящую гишину и покой, что словно сдунуло ленивую соиливость, и долго еще звучало в листве, под свесившейся крышей, за веглами у желтеющих песков, и радостно смеллись золотистые, узорчато-сквозившие, солнечиме, чуть шевелящиеся по песку пятна.

— Ты откеда же, касатка? — говорил дед, засыпав

пшеницу и опять подходя к повозке.

А она весело и проворно разнуздывала лошадь.

— Где бы у тебя лошадь напонть? Вишь, воды-то у тебя — куры всю выпили.

И опять нарушая привычный строй, ярко затрепетал смех. Она выплеснула остатки воды из ведра. С добрых, мягких пожевывающих губ лошади капали капли.

Старик подвигал бровями.

Босоногая.

И опять непривычно звонко раздалось под ветлами:

- Ну да, а то как же! Вон по лесу шла, чисто все ноги исколола. За двадцать-то пять целковых в год не дюже наобуваешься. С Шевырина хугора я, у Ивана Постного батрачкой.
  - Лиходей.

Там уже лиходей!

Проценщик.

С голоду всех рабочих поморил.

То-то ты с голодухи раздобрела. — И дед весе-

ло хлопнул ее по крутой и крепкой спине. А она уже забралась в повозку и сворачивала лошадь, дергая вожжой.

Что же так... не погостевала.

— Заругают, там озорные, ироды. Когда смелешь-то? — Экая, и погладить не даласы. Приезжай, что ль.

к празднику, смелю... А уже колеса скрипели в лесу, и из чаши раздавал-

ся звонкий голос:

— Нн-о, идол, куда лезешь? Опять на корягу!

И потом донеслось:

— Дедушка, а дедушка, как бы мне Сучий ерик объехать? Кабы не завязнуть опять...
Долго ходил без толку старик, останавливался и

все тер лысину, стараясь что-то припомнить.

 — А?.. Ишь ты!
 Звенела вода, звенели полуденные краски, звенела привычная дремотно-сонная тишина, а дед ничего не

слышал и все одно стояло перед глазами.

Вышел на бугор, но пески не радовали, неподвижно лежали разморенные, и неуловимой дрожью стру-

ился зной.

А ночью кто-то не давал спать. Выйдет дед из избы, темно, только синеватые точки светлячков. Из лесу укает выпь, да вдруг заплачет жалобно филин, тоненько и всклипывая, как плачут маленькие обиженные дети.

— А?.. Ишь ты!

Звенит вода, звенит вода и наполняет темное и неподвижное молчание чем-то иным, полным иного значения, смысла, и дед не может разобраться, скребет лысину:

— А?.. Скажи на милосты!

Он идет в избу, ложится, засыпает, но кто-то чуткий и беспокойный, снова будит, и он опять выходит.

Все то же, и над песками стоит молчавие и тым. Но для старика неожидание чуждо это молчание, и недвижимая, сухая, горячая темнота уже не полна тусклыми расплавичатыми или ясными и отчетливыми перед самыми глазами подробностями былого, — спящими хуторами, звоикими песнями девок, драками и пъянством парней, надрывающей работой, праздинками, — тихо, пусто, глухо, и старик широко смотрит не видащими в темноге очами, и вдруг… видит угрюмую пустоту и молчание. Видит и понимает беспокойство окидания, чтоб звоико раздался веселый крик, затрепетал яркий смех и наполнил бы пустоту и молчание одиночества.

Искушение, прости господи!.. — и угрюмо плететет в избу, долго ворочается на соломе, пока не начинают отчетливее проступать веточки и листья и смутно-неясные очестания нахохлившейся коыши.

101

К празднику приехала девка.

Опять в солнечный, сквозящий между ветвями день послышался скрип колес в лесу и звонкий голос. Он странно и резко нарушил лесную тишину, и старик весело подвигал бровями:

— Приехала... ишь ты!..

— А я, дедушка, насилу вылезла, опять, ндол, в тряснну врюхался... — И на повороте добродушно помахивает добрая рыжая лошадиная морда, и над повозкой белеет платочек. — Смолол, что ли?

- Смолол, смолол... Слезай, напой лошадку, пого-

стюй.
Лошадь пьет, задумчиво роняя чистые каплн. Иволга недалеко в лесу, как на флейте, выделывает хитрую фиоритуру.

Ну, что же, распрягу. Пущай Рыжик отдохнет.

Ла и я истомилась, парко.

Он глядит на черный загар исхудавших, втянувшихся щек, на потемневшие, сделавшиеся большими от синевы вокруг глаза.

— Подалась ты, касатка.

Заездили, проклятые, вот до чего, мочи иету!..
 Ни дием, ии ночью спокою не знаешь... Хочь бы кормили как следует, — все впроголодь... Эту неделю на

косовице чисто руки отвалились. А воротишься домой, стряпать на всю артель...

Но голос у нее по-прежиему звонкий и веселый, и живые глаза на рябом исхудалом лице, как будто она рассказывает не о непосильном, изнуряющем труде, а о чем-то веселом и радостном.

Старик вытаскивает н ставнт позеленевший самовар. Самовар ставнтся раза трн, четыре в год, по са-

мым торжественным случаям.

они сидат под старой ветлой. Гостепринмно и ласково шумит труба. Чуть шевелятся солнечные иятна. Гостья пьет девятую чашку, вытирает льющийся по раскрасиевшемуся лицу пот, опрокидывает вверх дном и кладет сверху огразок сахару. Но старик неотступно упрашивает, и она сверя на правит, и сиова льется пот по коасному окаспаренному лицу.

— Так-тося, касатка, скажем, у ниых-протчих плотны рвет, а то и мельины сиосит, а у меня стоит, как у Хрнста за пазухой. Бежит себе вода по желобку тихим манером, хочь тебе весна, хочь лего, хочь зима, вес одно, потому вода вродниковая, одинаково не бонтся там суши алн морозов. Ну, в год мало-мало, бедно-бедно, а мер сто заработает, а то и полтораста, вот как перед господом. Что ж мне: сът, одет, обут.

— Да, это действительно очень даже хорошо, ежелн она рвать не может, потому и плотины у вас нет никакой, — н она громко откусывает сахар, — ну только скучно у вас тут. песок да лес и боле ничего. чело-

века не увидишь.

- Как скучно? По какому случаю скука? Старнк заволновался и высоко подила седые изломанные бровн. — Какая скука, ежелн при деньгах... С деньгами, милая, не скучно, с деньгами, милая, везде весело. И помольщики завсегда бывают, — не тот, так другом приедет. Прнедут и все расскажут в про деревню, а то и в городу, как дела ндут, все тебе выложат как на ладонке.
  - У моего дяденьки на речке мельница стояла, так энто!..
- Скучно!.. Нет, вот скучно, как брюхо пустое, скучно, как жнвот подведет с голодухн... Вот погляжу я, ни в тебе, ин на тебе, иогн все полопалнсь...
  - А то не полопаются! Аж кровь... И по отаве, и по лесу, н по грязн — все боснком.
    - Какой такой есть человек, ежели у него за ду-

шой ломаного гроша нет. А? А много ли ты зарабатываешь батрачкой... И век свой инщенкой проживешь... Не правда, что ль?.. Кто тебя замуж возьмет...

С ней в первый раз так говорили. Тихая ласковость солиечного для и узорио-кружевиые, тихо шевелящиеся по песку и траве теии, покойная задумивость, и смутный звои воды, и участливые дедовы слова — все ласково заглядывало в душу.

Она вздохнула, широко вытерла потное лицо и в последний раз решительно опрокниула чашку.

Спасибо, дедушка.

И вдруг засмеялась.

— Эй, живи, ие робей, хлеба иет, до звезды говей, рубашка черна, вывороти, носи!.. Ну, прощай, дедушка, надо ехать, и так заругают. Сбрешу, скажу, ие успел смолоть, так дожидалась.

И когда она по-мужски уперлась ногой в хомут, заматывая супонь, дед подошел и, придерживаясь рукой

за дугу, проговорил:

 — А?.. Что я скажу тебе!.. Девка ты добрая, покорливая, выходи ты за меия замуж.

Стало тихо. Звенела вода. Два светлые, два ог-

ромные глаза глядели на него.

— Ты подумай, — торопливо и волнуясь, старался дед, — ты подумай, что ты есть? А?... А сколько место веку осталось, а?. С твое уж не жить мис, а помру — все твое, мельница вся, вот как есть, духовное сделаю, бучешь барыня, помещица...

А она все глядела на него круглыми глазами и

вдруг расхохоталась звоико и подмывающе.

Й все время, пока скрипели колеса, слышно было, как кто-то покатывался со смеху в лесу, пока смолкло. Потом далеко, далеко из-за деревьев, из-за ветвей, изза листвы долетела песия. Пел одинокий женский голос то грустно и скутио, то задорно и весело. И когда терялся в леской гуше, сиова звенела вода, снова задумчиво-леннвая тишниа, снова безмоляно-звучащие краски цветов, листьев, колеблющихся иасекомых, и опять доплывает смутинй, ослаблениый, одинокий и зовущий голос женщины.

Целый день слонялся дед и тер лысину.

— А?.. Скажи на милосты!..

Каждый раз, когда она прнезжала с пшеницей или за мукой, были один и те же речи: «Дура, своего счастья ие видишь... мельница не грошик, каждый день зарабатывает, каждый день кормит... все — твое... моего веку недолго кватит, год, два, а там себе госпожа, упустиць — будешь локти кусать...»

Она смеялась или сердилась, потом перестала

смеяться и слушала. А раз сказала:
— Ин быть по-твоему. Что уж... пойду за тебя...

Только духовиое перед венцом беспременно сделай... Но когда был мужем, заломила руки, стиснула зу-

бы и с отвращением закрыла глаза.

Гиилой... землей от тебя воияет, — злобио блестя глазами, бросала она.

 Ну-к что ж... Глаза-то у тебя не на затылке были, как сватался...

Она целиком ушла в хозяйство, жадно отдаваясь прелести новизиы иметь свое, распоряжаться своим. Завела птицу, купила двух поросят. Подняла страшный бунт с дедом, чтоб перекрыл мельницу. И как тот ин отбивласта, а выкужден был дюкрыть новой соломой, и мельница кокетливо и весело желтела на солице новой курышей.

Мельница вдруг раздвинулась до огромных размеров, и тихо ворочалось колесо, и стояла она одна, заслонив чернотой своего силуэта лес, пески, прошлую

жизиь.

Угром, когда открывала глаза и из росистого леса неслись наперебой тысячи птичых голосов, первое, что бросалось, это — новая, отливающая на солние крыша. И когда засыпала, послединии смутно расплывающимися очертавиями темно тонуло медленное колесо.

Переменилось у деда.

Лениво-дремотная тишина заполнилась новыми, суетливо-молодыми козяйственными звуками. Клокотали куры, визжали подрастающие поросята, звонко ругалась молодайка с помольщиками.

Она целиком была поглощена налаживающимся хозяйством, боясь упустить лишинй день, лишиною минуту. И дии, суетливые, поличые заботя, шли одинаковые, похожие друг на друга, так же медленно и неотвратимо, как неотвратимо медленно ворочалось старое колесо.

Заскучал поредевший лес, и далеко сквозят облетевшие деревья. Все полиняло, потемиело, точно пришел кто-то одинокий в темиую, скучиую, покрапывающую ночь, стер яркие краски и звуки, с тех пор ждет чего-то холодиое, иеприветливо-прислушивающееся молчание

Дии короткие, и хозяйка, торопливо мелькая спицами, все время сидит у окна и вяжет чулки на зиму.

А в окио тупо глядит темиый силуэт мельинцы. Нескоичаемо сбегают со сверкающих спиц проворные петли, нескончаемо теряясь, бегут мысли, и ти-

хонько, как монотонное журчание, льется грустиая песия, поющая не о том, о чем говорят слова... Ой. да-а-а де-е-воиь-ка-а... де-е-воиь-ка-а!.. —

выговаривают губы. «...а на правой на рученьке родимое да пятнышко... — поет сердце, — родимое да пятнышко... а волосики светлые, как леи-ленок, и назовет его поп-батюш-

ка Ванюшкой...» - ...отда-а-а-ва-а-ли дев-ку-у за неми-и-ла-а друvж-ка-а...

«...и протянет Ванюшечка рученьки к мамушке... обовьет его мамушка...»

- ...за иеми-и-л-а дру-жка-а да за ст-а-ра де-ела-а... «...мамунюшка!.. батюнюшка!.. засмеется мамуиюшка, засмеется батюнюшка, батюнюшка, кудрявый

муж-муженек...» И звенят слезы, и блестят счастливые глаза, а за стеной ходит дед и резонится с помольщиком:

Я те сказывал, к субботе, к субботе бы и при-

езжал... Ежеле воды ее нету, иу нету, могу я ее ролить?... А за окном бьется тоской и жалобой, тихой, звеня-

щей слезами мечтой о счастье, о кудрявом молодом муже, о мальчике Ванюше, протягивающем пухлые ручонки, о крохотной дочке, в косу которой вплетает красную леиту, и бегут слова песии, и бегут с тонко сверкающих, как вода, спиц торопливые петли.

Зимою, когда серебрился лес и искрились пески, по иочам приходили волки и выли жалобно и подолгу. Тихонько журчала вода под тонкой ледяной корочкой. А иногда начинал падать снег большими тя-

желыми хлопьями и кружился, и ветер выл в трубе н под окнами. Тогда рано ложились, и ни о чем не хотелось думать и мечтать...

Но вместе с весной опять приходила тоска по милом, кудрявом, далеком, незнаемом, по Ванюше, по маленькой девочке с красной лентой в коснчке.

Короток и чуток стариковский сон.

Проснется, послушает: тихо дышит молодая жена, тихо дышит лесная глушь. Опять заснет, и опять кто-то: «Старик, а старик!..» Снова подымется, выйдет: звенит вода, молчат деревья, кто-то ворочается черно, неуклюже, огромным клубком,

И он боязливо и подозрительно присматривается

к помольшикам, которые остаются ночевать,

- Миляга, ты бы ехал домой... дома-то сподручней. А ночевать... Вншь, у меня и сена нету. А то волки заглянут, как раз зарежут лошадь. Без сарая-то, вишь, поставить некуда...

В лунные ночи старик почти совсем не спит. Проснется - тихо, не слышно дыхания. Выйдет из избы.

Между ветвями струится белый раздробленный свет, сквозя неверными голубоватыми пятнами. Призрачно глядят облитые цветы. Листва — странно белая, н от мельницы сплошь густая горбатая тень. В желобе вспыхивают фосфорические блестки, и медленно и мрачно, покрытое тенью, чудовищно ворочается колесо.

Звенит вода, звенит призрачным голубовато-прозрачным звоном. И старик, как колдун, ходит в за-

колдованном царстве.

И скажи на милость, куда делась? А?

Пески узко и воровски желтеют по лесу тонкими. неподвижно пробирающимися языками. Но и самая неподвижность их таит неотвратимое постоянное движение вглубь, в самое сердце насторожившегося, чутко и боязливо примолкшего леса.

Заглядывает во все укромные уголки, в амбар, между тополями; везде одинаково перепутаны пятна

света и тени, везде молчаливо и пусто.

Выбирается. Деревья редеют. Песок все гуще

скрипит под ногами, и открывается смутио-иеясный простор, полиый иеуловимой мертвой жизии.

На бугре в луниом свете склоинвшаяся женская

фигура.

Старик останавливается, наклоняет голову. В чутко зыблющемся голубоватом сиянии загадочный да-

лекий и тут же звучащий голос:
— Под Ивана Купала девки венки по воде пускакот... в четвертом годе я плела, а он потонул... А в Шевырине номе ярмарка... парии косяками табу-

ют... в четвертом годе я плела, а ои потонул... А в Шевыриие иоие ярмарка... парии косяками табучится, а девки семечки лузгают, орехи грызут... То-то смеху... возъмутся за руки... а вечером представление.

Зыбится голубоватое сияние, и на краю родятся и попалают неуловимые марева.

— ...Обезьяна даже, то-то смеху, чисто человек.
 А вечером на деревне хоровод... далеко слышно...

Молчание, и не разберешь, долго ли, коротко. И в иего крикливо врывается злой бабий голос:

Сдохиешь, ни дия тут не останусь. Продам али посажу ареидателя — и ффью!..

Она свистит грубо, по-мужски, и на старика блестят серые злые глаза.

Старик двигает заросшим волосатым ртом. Он подался, постарел. Не слышит или пропускает мимо ушей ее слова и шамшит, двигая волосами вокруг рта и гляля слезящимися глазами на пески.

— Да-а... все заиссло... а тоже вессло, как молодой был... Наш хутор вон за энтим бугром стоял, а за хутором сад, а за садом поле... Соберемся, бывало, за садом, водки наберем, пряников, девок сберем, тоже хороводы водили. А у отца лошади были — звери. Заложим лошадей, девок по хутору катаем... А за энтими кучугурами озеро было, большое леснею озеро было, све-етлое... Острогой хорошо рыбу били... по осеии...

Долго шевелит круглым волосатым ртом.

 Богато жили, ста три овец, рогатого скота водили, а бабы на шее серебряные монеты носили.

И ои все шевелит и шамкает круглым волосатым ртом.

Зыбится голубоватое сияние, родятся, тают марева, бродят отары овец, блестят лесные озера, звякают на шее у баб целковики, белеют хаты, и крыши мерещатся на смутно неясном небе...

Нет, это - песчаные бугры, и бело под лунным светом.

Тополя темнеют, остро протянувшиеся и неподвижные.

Нет, это узко протянулись тени от бугров, длин-

ные и мертвые.

Она кладет голову на руки, ставит локти на колени и тоже глядит, вытянув шею, и видит за краем, где маячат марева, видит ярмарку в Шевырине, смех, шутки... жаркая ласка... крепко и грубо обнимающие руки... кудрявая голова...

Ее голос, чужой и далекий, звучит возле:

Как кладбище... Ни-ичего тебе!.. Все было!..

### VII

Казалось, все было недавно: недавно скрипели в лесу колеса, недавно плыла по лесу женская песня.

нелавно... Но иногда старик говорил, гулко стуча ногой по дереву:

Во... и это надо срубить!..

И тогда она широко глядела испуганными глазами: безлистные ветки сухо и серо рисовались, бесплолные, по голубому небу, и обнаженные корни обломанно торчали из рассыпчатого песка.

А когда вышла за старика, часто сиживала тут в густой тени, и сочные листья шептались над ней, сиживала на мягкой шелковисто зеленевшей траве.

И вставал ужас уходящего времени.

Уже много таких деревьев с тех пор порубили, и все больше редел лес. Песок незримо, но неустанно и неотвратимо вползал. Он невинно пробирался тоненькими незаметными извилинами и язычками, пробирался между кустами, между корнями, меж трав и цветов, глядь, а уже посохли корни, поникли цветы, пропала трава, улетели птицы, и печально стоят обнаженные деревья.

И опять - забывались, уходили в тень живых деревьев, лежали на зеленеющей траве, в листве гомозились и шныряли неугомонные птицы, уходили годы.

Иногда хозяйке казалось: дед умрет через день, через неделю, много — через месяц. И она чутко прислушивалась к его дыханию, приглядывалась к замедленным движениям, к трясущейся голове, рукам.

А крыша понемногу темнела, солома взъерошилась

и стала обвисать. Только вода звенела по-прежнему тихим, задумчивым, дремотно-леиивым звоиом.

И все когда-то новые, ножиданно и весело ворвавшиеся хозяйствениные звуки — курнный разговор, готтаные гусей, хрюханые, звоикий голос молодой хозяйки, — все потускиело, поиемногу восодлось, растворилось в дениво-дремотном, исумирающем звоие.

Как будто не было ин людей, ин животных, ин суеты, ин забот, а, не мигая, глядела одна мельница почернелой нахохлившейся соломой, ворочалось коле-

со да тихо звенела вода.

# viii

Как бы напоминая, что время уходит бесплодно и без возврата, приходили мутные дии без солнца, без красок, без линий.

Все погасало, контуры тонули, и до самого неба вставали крутившиеся пески. Полиые отчаяния, ходили они косыми столбами, заслоняя воздух, солице, синие лали.

И казалось, уже не будет веселого дия, радости, смеха, звоиких молодых голосов. В мутиом колебании — неотвратимое, слепое уныние.

Угрюмо ползет тоска.

Мельница, люди, ветлы, хозяйство кажутся маленькими, инчтожными.

В такие дии хозяйка злобно и тоскливо кричит:

— Что ты?.. Ну, куда ты?.. Разве от тебя что будет! С тобой хочь век лежи, инчего не належишь... Хочь приведи мие мужика, да чтобы дети были... старый черт!

Он растерянно огрызается, моргает и улыбается.
— Ты инчего... ты... этта... ты погодь трошки... Оно

может еще...
Поднимает брови, ласкает трясущимися руками, а
она опять слышит земляной гинлой запах старости.

У-у, ты старый кобель, будь ты проклят, воиючий черт, чтоб ты издох... ие околеет древесииа старая...

Она бьется в судорожных безнадежных рыданиях. Старик жалко и растерянно топчется. Потом насупливает седые брови и говорит скрипучим голосом:
— Я те уважил, а ты что?.. Что ты была? А?..

Сколько моего веку осталось? Все твое... А тепернча я вот порву завещанне, вот тебе... Издыхай с голоду!..

— И издохну... н не нужна мне твоя мельница, уйлу!.

Рыдания глуше, тише.

А утром из-за улегшнхся песков опять покойно встает солнце н глядит длянными золотыми тенями, и тихонког гогочут гуся, н угрюмо, сосредогоченно ворочается черное колесо, глядит мельница постоянным, все одним и тем же таящим, остановнешнихся вяглядом.

### IX

Словно далекое воспомннание, по лесу трепещут молодые здоровые голоса, смех, шуткн.

На повороте выворачнвается одна подвода, за ней

другая, возле ндут парень и девка.

Они смеются, толкают друг друга, лица сверкают весело и радостно. Как будто нет почернелой мельницы, нет засказющего леса, нет старых мужей, тоски, безнадежного ожидания. В каждом движении, в незначительном слове, беспрерывно сверкающем беспричинном смехе, который неудержимо все заполняет кругом, они делают дело молодости, особенное дело раущейся беспричинной радости.

Хозяйка смотрит хмуро и недружелюбно.

Ну, будет вам жеребиться-то!

— А тебе, старая сукновалка, завидно?

Лицо багровеет, как от удара кнутом, и крики и

брань визгливо и злобно разносятся по лесу:

— Бездельники, шаландаются тут... хи-хи-хи да

ха-ха-ха... вас за делом послали, а вы женнхаетесь... места не нашли... вот не велю молоть пшеннцу, поедете несолоно хлебавши, хозяева-то не поблагодарят... Но крики, визг н брань не заглушают холода н

ужаса поднявшейся тоски.

«Старая... старая.., старая!..»

В этот день все валнлось из рук, и старику прохода не было от ругани.

«Старая!»

«Да, да, старая...»

И она прислушивалась к своему погрубевшему голосу. И она чувствовала свое отяжелевшее тело. И это же говорило маленькое зеркальце.

Медленно, день за днем, морщина за морщиной,

седой волос за седым и... старость, нет молодости, нет счастья, ласки, нет детского крика...

— O-o-o-o!..

Она выла, била посуду, бросала в деда горшки. Потом притихла и глядела на него не сморгиув.

— Али ошалела?

Не моргнув бровью, не шевельнув мускулом, глядела она. А он ходил, добрый, старый, с трясущейся головой, как ходят люди, стоящие одной ногой в могиле. Но ведь он такой, сколько она его помнит.

Это было трудно, это было сначала мучительно трудно и срашно. У нее тряслись руки, рассыпалось и ничего не выходило.

Но когда первый раз дед выпил, ничего не замечая, она было бросилась к нему с остановившимися от ужаса глазами и, дергая, заплетающимся языком шептала:

Выплюнь, выплюнь...

Потом привыкла и аккуратно подсыпала каждый лень.

Старик хирел, еле таскал ноги, но скрипел, как старое дерево, и тянулось время.

Умер он неожиданно.

### х

Когда на вечерней заре порозовели пески, хозяйка стала звать мужа вечерять.

— Старик, а старик?

Голос ее глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзывалось обычное эхо:

— Ста-арик!

Звенит вода...

Козяйка заглянула в амбары, в избу, выпустила насяжу с цыплятами, подперла дверь, чтобы не лезлис свины, и прошла к бугру, —старик лежал спиной кверху, уткиувшись седой бородой и запустив старческие костлявые пальцы в золотистый рассыпчатый песок.

Заголосила во весь голос, и причитания крикливо бились над мертвецом, но уже в нескольких шагах над тяжелыми, неподвижно-мертвыми песками стояло молчание.  Да на кого ты меня спокидаешь!.. Да родименький ты мой!.. Да кормилец ты мой ненаглядный...

Да куда же я теперь, сиротинушка!..

И над лежавшим, с видневшейся из-под шеи седой бородой и голым похолодевшим черепом, склоиялась и припадала жепцина, с выбивавшимися седыми коснчками, с обрюзглым, в морщинах и слезах лицом, охваченияя тоской и жалостью к человеку, с которым сжилась и привыкла.

### ХI

Казалось, ничто не изменилось. Мсдлительно-задумчиво, занятое только своим, ворочалось чериое мокрое колесо, с тоиким журчанием звеняще сливалась вода, и мертво, ничего ие обещая, гляделя медь-

ница, нахохлившись почернелой соломой.

Когла старуха вернулась с годовой заупокойной паникиды, села на набившийся у стены песок и всплакиула. Но плакала не о старике, а вдруг вспомнила, как скучно, незаметно пропола жизны, скоро н е й помирать, и радости она не видала. Да и к старику в конце концов привыкла, и было теперь пусто и одиноко в поредевшем сухостойном лесу.

Мельница по-прежнему глядела на нее слепо, тяжело, не спуская мертвого глаза. А жить надо, надо вставать утром, возиться, кормить птицу, засыпать в

жернов, резониться с помольщиками.

Искала ареидатора, но никто не шел в глушь, да и ее уже не тянуло в Шевырино, на ярмарку, в балаган на представление. Хороводы там водили девки, которых она не знала и которые еще не родились, когда она сама была девкой.

· Наияла работника.

Он пришел, угрюмый, в плохой одежде и глядел исполобы. Спав в амбаре над день и иоть жужжащим жериовом, а когда пришла осень, перебрался в теплые сени избы. Хозяйка держала его в строгости, и он работал ие покладаючи рук, сумрачный, молчаливый, инкогда ие подымающий глаз.

Только раз подиял глаза и сказал:
— Хозяйка, давай расчет.

— А что?

— Пойду я.

— Да куда ж ты пойдешь?

 Пойду, надоть места поискать, может в городу... может, заработаю да в деревню,—и, отвернувшись, глядел на заворачивавшую в лес корявую дорогу.

— Ванюша, — проговорила хозяйка, и в голосе ее дрогнула нежность; прежде она всегда кричала на него: «Ванька», — Ванюшка, куда же ты уходишь, али плохо у меня?

Плохо не плохо, а уйду.

А ты останься, я те жалованья набавлю.

Надоело.

Ночью она к нему пришла, но он ругался скверно и цинично и прогнал.

- Сволочь... старая коряга... Пойди ты к...

А она кормила его сладко, одела, заботилась. Всегда у него была водка, но и куражился над старухой. Потом остепенндся, стал с ней жить, но она не отдала мельницы по запродажной, как обещала, а только сделала на него духовное.

Он сразу почувствовал себя хозяином, и черное, мрачное колесо запестрело, мелькая свежетесаными заплатами. И снова весело и обновленно глядела крыша золотистой, ровно подстриженной соломой.

## XII

Из-за ветел, сквозь листву и кусты шиповника неслись ухарские пьяные вскрики, звон, хохот и песни,

— Гой... Вью!.. Жги!.. Говори!..

Несся тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабы взвизги, и странно и нестройно вязалось пьяное вессъве с узорчато-кольшущимися по траве задумчивыми пятнами, с шепотом чуть колеблющего верхушками леса.

Но когда тишина на минуту перехватывала пьяный гам, слышно было, как звенела вода, и мутно, не спуская тяжелого взгляда, смотрела мельница, и мед-

ленно ворочалось колесо.

Снова вскрики, смех, шуточная брань, заплетающиеся песни, тяжело и неровно выбиваемый топот тасили тишину, зевнящие краски и нагло, растрепанно и пьяно царили среди задумчивости лесного покоя. С узенькими сияющими шелочками, с потим, спастапво-трасным, неудержимо разъезжающимся лицом, с выбнышника из-под повойника седыми косячками, хозяйка, сидя перед разостланной под вербой скатертью с закусками и держа сверкающую колеблющейся водкой рюмку, выводила произительно-высоким, как издрывающаяся от визут свинья, голосом:

## И пи-ить бу-дем И гу-улять бу-дем...

 — ...И гу-улять бу-дем!.. — глухо, точно из-под земли, безнадежно крутя потной, растрепанной, пьяной головой, поддавал сосед.

## ...а сме-ерть при-дет, По-ми-рать бу-удем!...—

поддерживает хозяин сосредоточенно и злобно, утаптывая не попадающими куда нужно ногами землю.

— ...Уже до такой степени приставал... до такой степени приставал...—чечеткой трещит, покачивая головой, краспощекая, с навиво-хитрыми бабыми глазами, молодуха... А я что ж... — ничего, я — не горадам.. Они эти, которые городскието, что они!. Подкрасится, подбелится, еще туда-сюда, а раздень ее, на пей нет ничего...

## ...по-ми-рать бу-дем...

Бу-удем!.. — доносится из лесу.

...бу-удем!.. — заколачивает тяжело хозяин.

 Угощайтесь, миленькие, угощайтесь, то-то весело, то-то хорошо!. Милости просим, кушайте... На наш век хватит, дом — полняя чаща, мельница-то бесперець день и ночь работает... Хватит ведь, Ванюшенька, соколик ты мой ясный?

— Очень даже... по-ммми-рать бу-удем... — болезненно перекосив рот, с трудом справляется с языком. — Как сдохнешь, старая, перво-наперво сапоти себе юхтовые... А? Кто говорит?.. Потому на мсня работает... на хозянна... Работника найму... Хозяни, и больше ничего...

Когда сквозь проходящий угар похмелья снова встал лес, мельница, повседневная работа, хозяйка, хмуро и подозрительно озираясь, бросала на ходу:

 Али соскучился по крале по своей? Думаешь, ничего не вижу? Все вижу, изломай тебя!

Да ты что, с ума спятила...

Все вижу.

 Тю!.. В лесу живем, как волки, голоса человеческого не слыхать...

- Не слыхать, а что ты ходишь да оглялываempca3

— Тьфу ты, будь ты проклята!.. От старости ей уже представляться стало... Что ты меня мучаещь!

Что-то, чего не было прежде, пришло и стало. Подозрительное и неуловимое, оно таилось за деревьями, на мельнице, чудилось в хате, на поляне в звуке голоса, в самых незначительных словах и выражеииях.

И хозяйка говорила, когда садилась обедать: Дай-ка мне твой кусок.

Дая тебе отрезал.

Ну-к что же, иа, возьми мой.

Если парень долго завозится около мельиины или в разговорах с помольщиками, инкогда она первая не начинала есть или пить чай.

Ванюша, ешь, что ли, стынет.

Зараз, ещь сама.

Да что я... Ешь ты.

Завязывалась ругань, и по лесу метался визгливый бабий голос, переплетаясь с грубой бранью работиика.

По ночам к ней приходил дед. Придет незаметно и беззвучно станет возле в темноте, белея спокойным лицом и бородой. А иногда лежит ничком, уткиувшись бородою и цепко запустив скрюченные пальцы в золотистый песок.

Ей не было страшио, потому что в его фигуре, в его лице не было укора. Совесть ее давно зажила, и он ие будил ее.

Но в этом спокойствии, в этой невозмутимости ничего не подозревающего лица стояло: «И с тобой то же!..» Со стоиом скрипела зубами во сне, просыпалась

на заре, вся облитая холодным потом, и глядела, не спуская глаз, глядела с ненавистью на здоровое, молодое, крепкое лицо парня, который громко храпел. откинув сильную руку и раскрыв рот.

И она подымалась, как кошка, с зелеными, покошачьи блестевшими глазами и с кошачьими, осторожно-мягкими ухватками, не спуская глаз со спящего, кралась в угол и лапала под лавкою руками.

Ей с дрожью, мучительно хотелось поднять и опустить остро сверкающий топор поперек этого чернеющего рта. Он просыпался и с недоумением смотрел на ее ли-

ко впившиеся в него глаза.

— Что воззрилась? Али золотой следался?

- Залушу своими руками... кишки выпушу...

Знаю, что замыслил, лавно заприметила...

День наполнялся криками, бранью, угрозами, ревнивыми попреками. Он бил ее беспощадно, с той особенной жестокой сладострастностью, с какой быот только женшин.

Избитая, изуродованная, она лежала по целым неделям, но как только полымалась, только в состоянии была шевелить опухшими губами, злобно шипела:

 Приготовился уж... С кралей своей... Небось тут же ложилается... Хлебни, хлебни каши-то спервоначалу... Небось успел полсыпать...

Чем больше он ее бил, тем злее, въедливее впивалась она, как клещ, в его душу тысячами подозрений,

попреков, жалоб.

По-прежнему светило солнце, колебались золотые пятна, желтели пески, звенела вода, пели певучую музыку яркие краски дня, но, все заслоняя и погашая, стоял удушливый туман, и люди задыхались.

#### XIII

Иван надел свои опорки, надел мытую рубаху, кафтан и стал туго подпоясываться.

Вошла хозяйка и заголосила:

- Ах ты босяк! Ах ты паскуда, опять к своей крал... — и осеклась.

Что-то спокойное, полное внутреннего мира лежало на его лице, с которого сбежала жестокость и озлобление последних годов.

 Ты куда же, Иванушка? — проговорила хозяйка, чувствуя, как щемяще-тоскливо упало сердце.

Иван затянул пояс, поддел конец, взял суму и шапку, повернулся к образу и стал креститься и низко кланяться

 Прощай, хозяющка, не поминай лихом, Пойлу. Не жить нам. Вишь, как мы обижаем друг дружку.

Он низко поклонился ей, вскинул сумку на плечо и вышел.

Она кннулась, хватаясь за рукава, висла, тащилась

за ним, рыдая:

 Да на кого же ты меня, сиротинушку, спокидаешь!.. Да касатик ты мой ненаглядный - али я тебе опостылела?.. Али не угодила чем?.. Ванюшечка. вернись, все - твое, ведь мне росинки маковой не на-

Нет, матка, не жить нам.

Он выпростал руку и пошел.

Она выскочнла наперед н, вся трясясь, с передергивающимся судорогой лицом, брызжа слюной, кричала срывающимся от злобы голосом:

 Так издыхай, бродяга бездомный, издыхай с голоду посередь дороги, и чтобы тебе все православные плевали в паскудную морду... чтобы ты над плетнями с голоду опух, нищая калека!.. - И, захлебываясь от дрожащего нетерпеливого желания скорее выговориться, прокричала: - Завещанне порву... издыхай! Он приостановился, обернулся к мельнице и злоб-

во плюнул.

— Чтобы она провалилась тебе, окаянная!.. Душу всю вымотала. На завороте уходившей в лес корявой дороги опять

нагнала, повисла на шее и беззвучно билась в рыда-

- Ванюшечка, ведь радости не знала на свете и росинки. Сам знаешь, молодость со старым провела, деток не было... Теперь ты у меня один...

Ему стало жаль этой женщины. Он остановился.

- Воротись, слова поперек не скажу...

Освободился и быстро пошел по дороге, и долго было видно в умирающем, далеко сквозившем лесу, как твердо и упрямо шел человек, не оглядываясь, и долго видно было, как билась головой женщина о рассыпчатый, нежно сквозивший в траве песок. Темная мельница равнодушно н мертво глядела на обоих; медленно ворочалось колесо.

## XIV

Тоскливо, одиноко потянулись для хозяйки дни, месяцы. Свет не мил. Куда бы ни пошла, что б ни лелала, все напоминало об Иване.

Много передумала и во всем себя винила. Если б воротился, по-иному пошла бы жизнь, ласковая, тихая, сердечная.

С тоской глядела, как все глубже и глубже шли в

лес пески, неумолимо, как старость.

Тайная надежда, что вернется, неугасимо жила в сердце и пугала ужасом несбыточности.

Мельница, лес, - уже и не запомнит старуха, в который это раз. - побелели снегом. Не вставали на дыбы прихваченные морозом пески и недвижимо до-

жидались тепла и сухих ветров. Когда выюги улеглись и снег, нагибая ветви, лежал тяжелыми пластами, а холодная зимняя луна еще не

всходила, кто-то стукнул в окно, - A?

Может быть, лопнуло от мороза бревно или свалился с крыши мерзлый ком,

Она прижала лицо к морозному стеклу, загораживаясь рукой от света. Сквозь белесую муть траурно проступал силуэт мельницы. Когда присмотрелась, не то маячила, темнея, фигура человека, не то дерево ложилось на окно тенью.

Сердце забилось смутным предчувствием, и она тревожно спросила:

— Да кто там?

- Пусти.

Придерживая, боязливо приоткрыла дверь, и, внося клубы морозного пара, шагнул иззябший человек в дохмотьях, с угрюмым, исхудалым, измученным лином.

— Ванюша!

Так и кинулась. То плакала, то смеялась, а он угрюмо глядел на пол между коленами.

Мельница-то как стояла, так и стоит.

- Как же, Ванюшечка: на нас, родименький, на нас с тобой работает... Теперь заживем с тобой...

Не спалил никто, добрый человек.

- Что ты, что ты, Ванюшка, что ты... Кормилица она наша. Хозяева ведь мы с тобой.

За дымящимся самоваром в уютной теплой горнице рассказывал обычную рабочую бродяжью повесть. Работал как вол, чтобы скопить, уехать в деревню, обзавестись семьей, хозяйством, но в промежутках между работой, когда слонялся по экономиям, предлагал руки, все проедал.

 — Во! — он поднял руку — пальца не было, оторвало на машине, три недели провалялся.

Озлобленно глядели измученные глаза.

Первые дни хозяйка не знала, чем накормить, куда посадить гостя, и, не отрываясь, глядела ему в глаза.

А по ночам опять стал прикодить старик. Неподвижно лежал ничком, и мерещилась, белея, борода, как белесая муть в окнах. Во всей доброй старческой фигуре не было и намека на укор, и было столько добродуния, было столько детской доверчивости уго или вся тряслась, когда просыпалась, и пытливо гляледа в гляза сожителю.

— Кабы заглянуть тебе в душу... Что у тебя там, — с тоскою говорила она и с элобио-перекошенным лином, вся трясясь, шинела: — Семейство свое захотел завесть... Я не нужна стала, одна мельница нужна, доходы, а меня можно спровадить... У-у, злодей!.. У-у, убивец!.. Чтобы ты издох... Выгоню, издох-

нешь под тыном...

И снова попреки, не засыпающие подозрения, снова душу раздирающие крики избиваемой женщины, и все один и тот же, ничего не говорящий мертвый взгляд вещей. И под этим тупым и тяжелым взором, полным мертвой власти, люди были маленькие и инчтожные.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, создавая

страшную привычку жизни.

Снова ход времени чувствовался лишь по тому, что то там, то тут зеленое развесистое, когда-то шептавшееся живыми листьями дерево теперь стояло неподвижное, мертво подымая к небу сухие, ломкие ветки. Да пески ровно, неотразимо, спокойно расселяянсь в лесу.

В редкие минуты, когда хозяйка уезжала по делам, ввенела вода, в лесу турлыкали по сухим ветвям горлицы и ворковали дикие голуби, Иван выходил на песчаный бугор, садился, брал в руки голову и думал.

Думал, что он будто на большой дороге, в паляший зной ходит по экономиям, и нет паемки, и нет росинки в пересохшем рту. Забыл и думать о хозяйстве, о семье. И будто кругом инчего нет, стоит только мельница, черная, насупленная. И будто пухнет она. Уже с ворота сделались двери, выше дерева мелькает стромное кольес, и под самые под серые облака поднялась рассевшаяся крыша. И куда ни глянет, везде чернеет мельница.

Глядь...

Он открывает глаза, встряхивает головой. - светит солнце, звенит вода, позади сквозь деревья чернеет мельница

— Ишь ты, задремал. Пойти поглядеть засыпку.

Подымается и идет работать.

Ворочается хозяйка, - и опять лес, и звенящая вода, и воркующие голуби заслоняются криками. бранью, визгливой злобей.

## χv

Задумался Иван. Мало стал есть, слова от него не добьешься, перестал бить хозяйку. Главное - перестал бить, и это больше всего ее тревожило. По целым ночам не спала, держала всегла хлеб и припасы под замком и зорко следила, чтобы не подсыпал чего за обелом.

- Ну, чего молчишь? Чего молчишь, кровопивец?..

Ранним утром, когда никого не было из помольцев на мельнице, Иван пошел в амбар, порыдся, что-то взял и, суровый и угрюмый, подощел вплотную,

Пойдем.

 Это еще куда!.. Да чтоб ты сдох, чтоб тебя лихоманка затрясла, холера скрючила... чтоб ты!..

Он сбил кулаком, схватил за косу и поволок.

Старуха судорожно хваталась за ветки, за кусты, за траву, за песок, и стоял рев, как будто резали скотину. Но когда мельница осталась позади и кругом без-

участно обступил лес, молча и равнодушно глотая в ветвях полные предсмертного ужаса крики, старуха поднялась на ноги и проговорила, трясясь как лист:

Иванушка, родименький, куда ты меня ведешь?

Ну, иди, иди...

И они шли мимо высыхающих озер, мимо полян, белевших песком. И когда вошли в заросли, запутанные диким хмелем, сказал:

Становись на коленки, молись богу.

В опущенной руке тяжело поблескивал топор, Она повалилась, хватаясь и обнимая ноги.

Роднменький, не губи ты свою и мою душу...
 Дай ты мне наглядеться на свет божий.

А он спокойно и холодно:

— Намучнлся... нет моей мочн... дня не внжу... Все одно тупнк мне... не выбраться... А тебе сдыхать давно пора, старая карга...

- Ванюшка, не даст бог тебе счастья... Попомни

ты мое слово.

Она ползала, хватаясь за него в предсмертном ужасе. А он отступил на шаг: — Ну, старуха, не хочешь молнться, что ль?.. Так

н так отправишься...

И, отставны ногу, отмахнулся топором.
Она завнзжала, но не внэгом ужаса, а звернным криком захлебывающейся, рвущейся элобы:

Духовное-то... духовное-то я... порвала!!

Он застыл с занесенным топором, а она каталась в истерически-элорадном хохоте, судорожно впившись в землю, и пена пузырилась на сведенных губах.

 ...порвала!.. порвала!..
 И лес, хмуро обнимая со всех сторон, насмешливо н глухо повторял страшное слово:

— ...порвала!.. порвала!..

На сухой ветке кланялась ворона:

Потерял... потерял... потерял!..

— потермя... потермя... потермя... потермя... Вырония топор, опшел шатаясь, держа обенми руками голозу. А над ними стояло бурое небо, бурый воздух, потонувший в мутно-бурой миге лес. Песок подиядля до самого неба, и ходяли, наклоинашись меняясь неасными очертаниями, косые столбы, теря-ясь гигантскими головами в мутно клубящикся обла-ках.

Куда нн глянешь, было все то же, и не было про-

света, и не было пределов отчаянию.

#### XVI

Время шло не дожидаясь, как будто ничего особенного не произошло. Хояйка возилась с птицей, резонилась с помольщиками, отбирала меру, Иван засыпал, наковывал камень, чинил поломки.

 Вот чего, хозяйка... Ежели завещание опять не напишешь, уйду, не из чего мне тут жить, вот тебе последний сказ.

22 А. Серафимович

 Пойдем к попу. У него лежало завещание, у него опять напишу.

Пошли.

Поп вышел на крылечко и сумрачно смотрел на обоих.

Батюшка, до вашей милости.

— Вы чего же это, — не слушая, заговорил поп, чего же это не венчаетесь? Что же это по-басурмански? Души-то свои в геенну готовите? Стыдно тебе, старая. Эдак я и причастия не дам, говеть будешь.

— Батюшка, да куда тут выходить-то. — Хозяйка заплакала. — Ведь смертным боем он меня бьет, места живого нету. А недель назад чего задумал: завел в лее и хотел зарубить, вот как перед истинным. И теперь, которое завещание лежит у вас на него, пустлежит... Но только если меня убитой найдут аля помру, он меня, стало быть, извел. Так и знайте, хоть пускай режут мертвую.

Иван попятился. Холодный пот покрыл лицо.

«Так завещание цело было!»

В голове звенело, н он не слышал, о чем говорилн.
— Э-э, да ты вон куда глядишь? Каторги захотел?

Ну, вот чего — вои куда глядишь: катория залогая: две причту скосить на церковной земле... Вместо епитимии тебе будет, грек будешь отмаливать... Да смотри приходи, а то и полиции можно... тово... А ты старая, духовное лучше бы на церковь переписала. Да, а то грех эдак-то...

Мертвая петля захлестнулась. Уйтн не хватало силы, да и от работы тяжелой отвык, на мельнице стоял непрекращающийся содом без отдыху и сроку. Хозяйка не переставала кричать: «Убийца! Арестант! Ка-

торжник!» — а он бил ее с остервенением.

### XVII

Вечерял ли с хозяйкой на потухающей заре, говорил ли с помольщиками, авсыпал ли ночью, веса стоял возле кто-то третий. Иван поднимал глаза, п всегда один и тот же вырисовывался чернеющий силуэт мельницы.

В жужжании жернова, в переливающемся звоне колеса слышалась мерная речь. Кто-то неустанно и днем и почью говорил без умолку.

Останавливался, наклонял голову, прислушивался, Чулилось длительно, монотонно:

— ...о-го-го-о-о.,, га-га-а-а-у-у.,, го-го-о.,,

Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человечьими мыслями. И. как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты — мой... ты — мой... Не уйдешь... Ты — мой... Не уйдешь... Ты — мо-о-ой!..»

К этому лениво ворочающемуся колесу, к этому черному, угрюмому срубу с нависшей соломой, к мерно звучащей воле, к жернову, неутомимо велушему всегда однообразную речь, но с разнообразным таин-ственным содержанием. Иван научился относиться

как к живому:

— Чего долго не идещь вечерять?

Мельинца, вишь, не пускает.

Или:

 Колесо нонче осерчало, трошки руку в плече не выдернуло. Или:

 Но и развеселился нонче жернов — так и пляшет, так и пляшет, муку не успеваешь отгребать. Когда уставали от ссор, драки и ругани, начина-

лось бражничанье, попойка и разгул. Приезжали из хуторов, пнли помольщики, и дым шел коромыслом.

Когда Иван напивался, его боялись. С красными. как мясо, глазами глядел из-под насупленных бровей. лохматый, с разорванным воротом.

То плакал, обнимая голову, пьяными слезами,

 Головушка ты моя бедная, пропада ты ни за грошик, ни за понюх табаку. Что я видел на белом свете? Жизни не видал, радости не видал, один песок сыпучий жисть мою засыпает... А-а, ты, проклятая!..

Тяжело и долго глядел на мельницу, и вид, все такой же черный, спокойный, покосившийся, - такой, какой, должно быть, был н при старике, н при его отце. — н невозмутнмо ворочающееся обомшелое колесо зажигало непотухающую злобу.

— Проклятая!

Схватывает топор, с бешенством рубит, Топор глухо по самый обух с размаху вбегает в почернелое дерево, разметывая щепу. С треском раскалываются и срываются с петель двери.

Хозяйка отчаянно воет:

 Вяжите, вяжите его, изверга!.. Пропало добро!.. Вяжите его!..

Щепа летит во все стороны, и сруб уродливо разе-

вает рот.

Не подступайся... убью!...

Тяжелая сталь глубже и глубже входит в живое мясо, и с визгом наслаждения раз за разом всаживает с багровым от натуги лицом человек. Вот-вот рухнет, и на весь лес загогочет вольный человек:

— Го-го-го-о-о!..

Вяжите ero!.. вяжите ero!.. Бейте, в мою голову!.. Ой, батюшки, убивает!..

Го-го-го... га-га-га!..

Прибежали гости, помольщики, но к Ивану, в руках которого свистел топор, страшно было подступиться. С трудом выбили топор колом, сбили с ног, навальнятьсь, стянули назад руки и, озлобленно дыша, отволожи под вербы.

На другой день, только зорька протянулась над песками, Иван взялся за топор и усердно целый день заделывал порубленные места и сколачивал новые

двери.

Недолго пережили они друг друга и умерли в небольшой промежуток, измученные, усталые, но привыкшие и примирившиеся с постылой жизнью.

И когда их везли на дрогах, мельница, полуразвалившаяся, со свесившимися космами почернелой сыломы, глядкал на гроб тем же бесстрастно мутны, ничего не говорящим взглядом. Ослизлое, обомшелое колесо угрюмо ворочалось, медленно и равнодушно.

Неотвратимо надвигались пески.

Долго глядели из песка полузанесенные почернелые обломки мельницы. Наконец и их сровняло. Песчаный простор надвинулся к самой реке.

чаный простор надвинулся к самой реке.
И в лунные ночи маячили марева, белели хаты,

тянулись тополя, звякали у баб целковики, и сквозь звенящую тишину, и сквозь звенящие слезы чудилось: «...а на правой на рученьке — родимое да пятнышко...»

Марева таяли, и белели пески, недвижимые, мертвые, да тени, чернея, тянулись от бугров,

вые, да тени, чернея, тянулись от оугро

### ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть взпра-

гивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когла шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные яголы.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая

местность в лесном дабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана. Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с крыком, шумом и гамом возилнсь из воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулнсь вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и произительно два раза свыстиул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшикся пюдей засвистало и отозвалось со всех сторои, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взомвая водух. штумом заглушая умирающее эхо.

— Стало быть, не пришел, — проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сва-

ливая в воду возле берега.

Он работал ловко н быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с разных сторои повторяло удары.

А-ах, холодная... — проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через миннуту стянутые вместе бревна неуклюже высовывались из водного зеркала.

Мальчутан перенес на плот пук волосяных сняков н суму с хлабом, уперсв шестом, и плот, савикувнось тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянуянсь в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птины с пеумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сома вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и сниеющую даль.

Далеко отощел берег, и кругом необозримо расстилалось среебряное зеркало с внесещими в глубиего облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежими лесами. Шест перестал доставидию, которое далеко винзу видиелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посильми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся н пошел в лес. На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человечьего, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала

шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустаринками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

Ах-х, ты!.. — сердито проговорил мальчик, осматривая объеденную птицу и лисьи следы под деревом. — Ладио, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них

торчали один объеденные головы и шен.

Надо было собираться назад. Солние село. Мрачно и угрюмо стояли соены. Стояла неподвижная, полная тапиственности тишина. Мальчик торопнася выбраться к озеру, но лес упорно держал его, н все тлуше и темнее становилось кругом. Тяжелый эмешок тянул плечи, под ногами испутанию хрустелн сухие веточки, и потом опять сапоти безавучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одлу тапиственную сплощиную массу.

«Как бы не заблудиться», — тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белев-

ших зарубок уже не было видно.

Наконен темнота слегка раздвинулась, и темным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: нал потонувшим в темноте озером стояла такия же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мояком, холодом и сыростью.

По от мраком, долодом и съврестью.
Он стал ходить по берегу, размскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тщина.

Ок-казня!.. Что будещь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нашупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огия, зажег корень и помахал, чтобы разгорелся. Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Недалекторим в прасов водворилась кромешная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и отголькнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно подвигался вперед среди немой тишины, среди непро-

глядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни вспасска рыбы, ин писка птип. Шест бурлил, не доставая диа, и пенил невидимую воду, и тихонью колыхался плот, заборшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночисто мажа.

— Что ж это, никак к берегу не прибъещься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезлы.

— Аххх, ты, бож-жа мой!.. — хлопнул себя по бедрам, поплевывая на руки, и опять принялся работать шестом

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого

существа.
Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвио-мертво. Работал наугад, лишь бы ие остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодиую воду и ляжет на далекое мертвое дно. Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощиыми детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

 Дядька-а Силанти-ий! — закричал он тонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила иочная темиота: «...а-а-итии-ий...»

В ту же секуиду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночиая тишина заполиилась иепрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это были первые звуки, нарушившие даявишее мертвое молчания.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого кория, Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло, светлым кругом, но инчего не открыло, кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дио и соино доемлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток кория, треща и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно потас отонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторои. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижию темноте неподвижное мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно в бранаясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилюсь легкое, почти негодимое дуновение просирушегося среди но-

чи ветерка.

Торопливо и обрадованио мальчик послюнил палеи и, подивя, стал медлению поворачивать. С той стороны, откула неуловимо тянул ветерок, в пальце почрествовалось ощущение холода. Бистро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостио билось, — теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукиул шест. Становилось мельче и

мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под иогами заскрипели бревна, лопиули связи, плот разошелся, и холодная, густая, как кисель, вода охватила по пояс. В первую секунду захватимо дыхание. Мучительпо-холодияя острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, възмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожно. Мальчик схватия
сумку с проявзяей, поднял над головой, прихватил
мешок с птицами к пожсу и, шупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Медъчало.
Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец —
берег.

Он дрожал как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек отня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от петали и прыгали между деревьями. Пар валил от

мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветки, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание нарушало ночной покой.

— Шатун... ахх, ты... Носит тебя нелегкая!..— И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся ко-

стер, чтоб отогнать непрошеного гостя.
Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудались маленькие элые глазки, вытянутая морда, прижатые чши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о-о- далеко покатилось и отозвалось вместе со свистом по озеру, и опять бесчислению зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал идти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медаедь, оскалил зубы, расхоотался и стал есть в мещке налюденных тетерок. Поел тетерок и принялся за мальчиковы ноги, отъел ноги, чикиул, отер лапой морду, сен на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а длял Силантий. И будго стоит для Силантий и трясет его:

- Эй, вставай, Митюха! Разоснался... Солице-то

где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит — солнце подиялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стои, и стан перелетной птицы черимми вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

А я думал — медведь.

— Какой медведь?

 Да ночью шатун все шатайся по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

- Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигай,

он и будет призначать направление.

— Ах я дуракі.. И верио... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не вилать, кула ехать

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

1908

## большой двор

Это была самая обыкновениая жизнь и сделалась такой, какой стала теперь, постепенно и незаметно.

Так же он кричал, маленький, и сучил красными ножками, когда его купали в корыте, сосал грудь, обнимая ее крохотными пальчиками (на которых крохотные ноготки), взглядывая мутимим, еще неопределенного двета, детскими глазами.

Так же бегал по улице и запускал змея, когда рос.

Потом мучился первой пробивающейся молодой любовью. Потом женился, имел детей, боролся за себя, за семью, иной раз кутил, возился с женщинами, ходил в церковь, говел. Словом, это была жизнь, как у всех.

Незаметно и тихонько, откуда-то из-за лавок, из-за повесдневных забот, из-за скобяного товара, из-за церквей, говенья и солидности глянула побелевшая бородатая старость.

Улеглись страсти, ушла буйная, молодая непокор-

ность.

Сосредоточенно, настойчиво, камень за камнем. кирпич за кирпичом, день и ночь думая, строил он благополучие семьи. Про черный день в банке лежалн деньги, по еще больше было, вложено в дело, в торговлю скобяным н железным товаром.

Как снежный ком, ворочаясь, оно разрасталось уже механически, в силу приобретенной инерции. И был он известный в городе, солндный, с крепким креди-

том, купец, Парфен Дмитрич Крепкоухов.

На людной, сплошь в лавках и торговых помещениях, улице тянулась скучная облупившаяся каменная стена с обомшевшим верхом. А за стеной, отодвинувшись от говорливого шума улицы в глубь огромного двора, широко расселся белый каменный лом.

С улицы за каменной оградой не видно ни дома, ни сада. Железные ворота всегда на запоре. Вдоль проволоки, гремя волочащейся цепью, бегает косматая собака со злобным лаем, и за белыми зубами у нее злая черная пасть.

По годовым праздникам в доме служатся молебны. н всегда пахнет ладаном н воском в полутемноте

сумрачно молчаливых комнат.

Дома Парфен Дмитрич — царь и бог, и когда приходит с торговли и с грохотом затворяется за ним железнорешетчатая калитка, настает его царство тишины и порядка. Жена, тихая, с чахоточно-желтым лицом, неслышно ходит, молча кланяясь ему, как послушница в монастыре.

Дети-подростки мальчик и девочка, сидят за кни-

гами, шепчутся:

- Сегодня приходил Мишка из лавки, я завел его в чулан, он про трактиры все рассказывал. Вот весело-то... народищу, а музыканты в трубы дуют. Как папенька помрет, прикрою лавку, трактир открою, музыкантов посажу, пусть песни нграют.

 А я в монастырь уйду. Если кто сделается монашкой, так после смерти с ангелами в раю. Птички

там райские...

— А Миша говорит — музыка и девки голые пля-

Дурак ты! Вот я папеньке скажу.

- А ну-ка, скажи. Он те вспрыснет... Чудно: го-

Двое маленьких ползают на разостланной на всю комнату полсти, и нянька то и дело на них шипит:

Нишкните!.. никак, идет.

Ходят в доме все на цыпочках, только шаги самого, тяжелые, скрипучие, гулко раздаются. Пусты, важны и молчаливы парадные комнаты е

золоченой мебелью.

Қак шли дела у Парфена Дмитрича, какие были обороты, грозили ль убытки, или предстояли барыши, - никто из семейных не знал. Все, что нужно было для них, давал щедрой рукой, но его деятельность, работа, знакомства, его деловая жизнь и волнения были там, на людях, за высокой оградой и вечно наглухо запертыми воротами.

Только по годовым праздникам бывал в доме на-

род.

Приходили поздравлять приказчики, Завертывал кое-кто из купечества. Аккуратно каждый праздник навещала дальняя родственница, юркая, с кувшинным рылом вдова, торопливо и бегло ко всему принюхивающаяся вытянутым носом. А за ней, держась за юбку, бегает золотушный мальчик лет пяти-шести, которого она постоянно проталкивает вперед, чтобы видели по-

крывающую его, как короста, золотуху. Тонким визгливым голосом она рассказывала о

своих горестях, нищете и болезнях. Парфен Дмитрич сурово и молча давал ей зелененькую, она уезжала с заплаканными и красными глазами, и опять тихи, молчаливы и сумрачны стояли комнаты, за кнпгами шептались дети, с прозрачными лицами и синевой под глазами, беззвучно ходила с покорно-чахоточным лицом женщина, и во дворе, гремя волочащейся цепью, бегала косматая собака с бело-оскаленными на черной пасти зубами.

Изредка заезжал брат Парфена Дмитрича, такой же степенный, сумрачный, солидный купец, с сыном, вертлявым и юрким студентиком, который все шаркал и кланялся, поправляя белую перчатку на левой руке, и с удивлением оглядывал золоченую мебель, высокие и строгие стены, молчаливые образа в многочисленных серебряных и золоченых ризах, на которых задумчиво мерцал тихий отсвет лампалы.

Так шла жизнь в этом сумрачном доме.

В большом просторном дворе, летом пораставшем колючкой и лопухами, зимой заваленном снегом, с пробитыми тропками к калитке и к дому, шла своя жизиь, со своими маленькими воспоминаниями, заботами, горем и надеждой. На отшибе, почти в самом углу, где была конюшия, саран и видиелась выгребиая яма, стояла, как все, по-хозяйски, крепко сложенияя кухия пол железиой крыцьей. Но виутри она была маленькая, в две комиатки, с огромной плитой.

Двое тут жили: стряпуха Федосья и дворник Пимен, из солдат. Стряпуха Федосья служила одной прислугой, стряпала, убирала комиаты, подавала, бегала на посылках, стирала и гладила белье. Была она похожа на втянувшуюся в неустанную работу клячу, с подведенными ребрами, с запавшими глазами и вечиым кухонным, бледиым потом на лице. Неизвестно, когда она отдыхала и спала. Лето за летом, зимы за зимами проходили над этим дворем, а она все такая же, с испуганио-озабоченными глазами, спешащая и суетливая.

Тут же жил и Ппмен, он же двориик и кучер. У иего был сердитый, шетинистый солдатский полборолок. а дела - только отвезти и привезти из училища хозяйского сына, вычистить навоз, смотреть за дошалью да за двором. Большей частью Пимеи силит с перехвачениыми ремешком волосами в кухие на обрубке и иеодобрительно тачает сапоги.

 Деревня!.. Деревни, ее нету, иету ее, одии — зрак. А вся центра теперь — город. Тут тебе вокзалы, тут тебе трамван, трактиры, опять же дома, глянешьшапка валится. Опять же бани...

 Ну, этого добра и в деревие... Ах. мать пресвятая богородица, пирог-то подпалила! И как ои скоро взялся... А молоко забыла поставить... хоть раздерись!..

- Сказала в деревие!.. По чериому ходу гинсь в три погибели и вылезешь весь в саже, как черт. А тут тебе под мрамор разложут и начиут утюжить, все косточки переберут, на двадцать лет помолодеешь.
- Да ты был... Напьешься, так тебе везде рай... Эх, штоп тебе!.. - И она торопливо, обжигая руки, переставляет плесиувшую и защипевшую на горячей плите кастрюлю.

 Ну, што ж, что не был, а знаю. Вои Митька Балахаи обязательно каждый месяц ходит и зараз под мрамор; выйдет оттуда, как рак вареный, чисто барии.

Федосья по-прежнему мечется по кухне, н пышущая жаром плита не вызывает румянца на ее бледноотсвечивающем измученным потом лице

 Опять же при волости каталажка, ни стать ин сесть, а здесь замок да пересыльная тюрьма; может, сколько тыщ арестантов пройдет. На воздушных шарах народ летает. А то — деревня!..

Пимен ие выносит деревни. В городе он зиает всего несколько улиц — те, по которым возит мальчншку

в училище и по которым вывозит навоз.

Прежде он был отходником и трясся на гремевшей по мостовой бочке, мимо спаваних домов по одной и той же бесконечной улище, которая вела за город, на свалку. И кроме этой улищы и свалок, ничего ие видел. Когда приходил к Федосъе,—он был ее любовинком,—она, не переставая, ругала его:

 Да что ты за окаянный! Чисто вся продохлась от тебя. В комиаты войтить нельзя, зараз все крнчат: уходи, уходи, Федосья, воняет от тебя, дышать нечем.

Пимен спокойно отвечал:

 Кому-нибудь да надо воиять. Я не буду вонять, они все провоияют.

 Тоже сказал, глядн, меня с места сгонят через гебя.

С большими усилиями Федосья устроила его двор-

Сама она, стареющая, покорливая, услужливая женщина, давно из деревни, но, может быть, потому, что высокая стена зеленела старым, обомшелым верхом, в железные ворота всегда на запоре, и с узицы инчего не слыхать, в ней целиком сохраиилось деревенское: по-деревенски уродливо перетягивала грудь, носила повобинк и по вечерам рассказывала, как прикопит с полёта рублей и поедет век доживать в деревне, там и похоронят. И деревня в ее рассказах была тихая, ласковая и проста раста в правенения в старенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста раста в правенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста раста в правенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста раста в правенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста в правенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста в правенения в се рассказах была тихая, ласковая и проста в правенения в правения в правенения в праве

Но скопить ей никогда не удавалось, потому что каждый месяц приходила дочка, служившая горинч-

ной в хорошем доме.

Когда-то это была маленькая, испитая девочка с востреньким носиком и вечно открытым, как у галчонка, ротиком, в который Фелсыя постоянно совала с платы то картофеляну, то ложечку каши, кусочек мясца, пирожок. И все ждала Федосъя, когда подрастет дочка, легче будет с ней. Стала та девочкой, пришлось отдать в люди. И когда изредка отпускали ее и приходила к матери, они садились, обившись, возле плиты и долго, деловито, тихо плакали. И каждый день уходил для Федосы с ожиданием: вот подрастет доч ха, выйдет замуж, кончится ее страда, иачиется какая-то тихая, спокойная, счастливая жизиь.

Теперь дочка приходит франтоватая, затянутая, со

взбитой прической и говорит, ломая язык:

Маменька, что же вы теперь со мной делаете?
 Неужто ж мие так в отрепьях ходить? Не в деревие живу. У господ наших намедиись вои граф был. На прошлой иеделе последние семиадцать целковых за колест отлала.

Мать глядит немигающими глазами.

Семиадцать целковых!..

Дочь сердится:

- Много вы поинмаете. Говорю, граф.

Старая женщина покорно роется в грязной тряпочке и трясущимися руками подает дочери в жирных пятнах захватанные трехрублевки.

Спасибо, маменька, а то инкак нельзя.

И уже не ждет Федосья, что выйдет замуж дочка, а, утирая украдкой слезы, ждет каждый месяц получки, чтобы прикопить дочери. Не потратит из жалованья ни копесчки, возьмет грех иа душу — утант грошик из базариых денет.

Так идут дни в маленькой кухоньке.

На большом дворе была жизиь, о которой никто никогда ие думал, но которая так же, как и всякая, имела для себя весь смысл и значение. От маленькой конуры до калитки на цепи бегала косматая, с затерявшимися в космах эльми глазками, с бельми зубами и черкой пастью, собака.

Она ие поминла, как маленьким шенком тыкалась в теплые родимые соски, как подросла и бегала взапуски с такими же щенками между куч павоза, по-над плетизми, на которых орали петухи, в саразх, где лежали щена, старые колеса, опрокинутые сани. За сараями было поле, залитое солщем, а за полем синеллее, и оттуда каждый вечер приходило стадо, и щенок отчаящо-весело лаял на иего. Ничего этого в памяти не было, ие было прошлого.

Но одно воспоминание осталось, смутное, полупо-

тухшее н испутанно вспливающее каждый раз, когда псе видит в чых-нибудь, руках веревку или удаляющиеся задине колеса повозки. Это воспоминание: пересамой мордой крутятся, взбивая пыль, колеса, и натанутая веревка ташит за горло, перехватывая ды-хание. Молодая собака, с вылезшими от ужаса глазами, упирается, падает, волочится с перехваченым визгом на веревке, судорожно болтая в воздухе лапами; в последнюю минуту, когда все темпеет, вскакивает, опять падает, крутится, и так тянется этот ужас много часов.

И когда выбилась на сил, н отчаяние и ужас, потерво сторту, потянульнос сплощной полосой, собака перестала бороться и, боясь, что натянется веревка и опять потанцит, побежала тороплавым скоком у самых колес, и они вертелнсь, чертя о морду железом шии и кокутьвая пильмо.

Мелькала под колесами дорога, мелькали по бокам деревья, потом кусть, потом длинине, пустые поля, потом железиме шины колес оглушительно загремели, прытая по камиям, а мимо стали мелькать, бросая полумрак, огромные дома и миожетво людей, лошадей, катящихся экипажей, и отовсюду иеслись нестерпимо острые запахи, совершенно незиакомые, пугающие запахи.

Собака опять стала в ужасе упираться, опять натянулась и потащила веревка, и опять привыкла и к этому ужасу, и бежала у самых колес, пугливо ознраясь.

Только это воспомниание нногда и всплывало смутным страхом в темном мозгу прн виде веревки в чьнхннбудь руках. Все остальное — белая стена, ворота, калитка, большой двор и кухонька, — все это было всегда и есть, и больше никогда инчего пе было и нет.

Стояли два дома: одни громадний, другой маленький. Пес не знал, что там делается. Он знал только, что на маленького дома стряпуха два раза в день приносила ему варево в лоханке и наливала ему воды в корытце, возле будки. И эта маленькая кухня только постольку и ныела для него значение.

Когда в первый раз посадилн его на цепь, он попробовал выть. Сядет на земню, подммет голову кверху н воет. Тогда приходил дворник с арапником и начинал сечь. Он так хлестал, что шерсть летела клоками н жгуче ложились полосы по рассеченной коже. Собака с визгом забиралась в будку и зализывала, испуганно выглядывая, раны. С тех пор он не выл.

Вся жизиь собачь замкнулась в этом большом поросшем колючками дворе. Неизвестно, что было за утмканиям твозлями забором, за старым садом, за железиными воротами и калиткой, за белой стеной. Оттуда дойосылись только бесчисленияе чыл-то шаги, которые страшно раздражали, и собака рвалась с цени, заливаясь хриплым лаем. А когда кто-инбудь входил в калитку, нес становился на дыбы с такой бешеной страстью, что натянувшаяся цень опрокидывала его изазд. Его день и ночь грызло неутомимое желание рвануть кого-нибудь крепкими зубами. И, сам не зная, для кого и для чего, оп бегал вдоль проволоки, грам ценью, и день и ночь остервенело лаял на людей, которых не знаял.

Так уходила день за днем собачья жизнь.

Гаухо и тихо было за железными воротами, до дворе, где бетала на цепи косматая собака, в доме, в старом саду, и, казалось, некуда было быть глуше и тише. Но случилось так, что еще стало глуше и тише.

Умерли двое младших ребяг — задушил дифтерит. мать с остановившимися глазами ходила так же безвучно и покорко по молчаливым комнатам, и все испитее, все прозрачиее казалось лицо. Потом слегла и уже ие подымалась с постели. Потом ее унесли.

Остались сын и дочь-подросток.

Олиажды сын ушел и больше не пришел. Парфен Дмитрич подождал три дня и проклял его родительским проклятием, наказав дворнику не отворять калитку, если и вериется. Но он не вериулся, так и стиул. Девушка-подосток тихонко и безавучно ходила по огромному дому, прислушиваясь, ходила такая же покориая и тихая, как мать, с таким же прозрачным лицом, как у матери.

Когда приходил отец, она говорила тоненьким, как соломника, голосом:

Здравствуйте, папенька.

А когда уходила спать, говорила:

Спокойной иочи, папенька.

Парфен Дмитрич грузно сидел в кресле и барабаиил пальцами по локогникам.

Хотелось сказать этой тихой прозрачной девочке,

так похожей на мать, ласковое слово, но слов не было, не привык к ним, не умел.

И он говорил своим скобяным голосом:

— Ну ладио, ложись.

Полгода ходила прозрачияя девочка по сумрачным комнатам, заглядывая и в ту, в которой стояла золоченая мебель, прислушиваясь, как за окнами катысля неумирающий гул огромного города, ей невидимого, тихонько ходила, покуривала ладамом и тоненьким, как соломника, голосом напевала: «Свя-а-аты-ый кре-элкий...»

А раз ее нашли в полутемном чулане. Опа стала длинная, тонкая, вытянутая, свисшие носки башмачков чуть касались пола, и слабо белело платье. Ее

vвезли.

По-прежнему было тихо и молчаливо в сумрачных комиатах, так тихо и молчаливо, как будто никто и ие

умирал.

бее это скрутилось в два года, а Парфеи Дмитричу казалось, что семья у него была лет пятьдесят тому иззад, и густо, сплошь пошла седина в бороде и на голове. Но по-прежиему в один и тот же час гремела утром и вечером калитак, когда Парфеи Дмитрич уходил и приходил из лавки, и бегала, гремя цепью по проволоке, косматая собака и остервенело лаяла на людей, которых ие зилал.

Удивлены были одиажды приказчики: ие пришел в урочный час в лавку Парфеи Дмитрич. Никогда с ним

этого не случалось.

А Парфен Дмигрич совсем было собрался, да вдруг остановился в передией, задумался и стал глядеть в пол. Потом сбросил шубу и шапку на пол и, тяжело ступая, прошел в спальню, грохиулся перед образом, и весь огромный и пустой дом наполнился голосом, как будто железный говар посыпался с полок:

— Что же!.. Что-о!!! Ты-ы!..

И подиял кулаки. Потом почериел и повалился ли-

цом в холодный паркет.

Его нашла случайно заглянувшая прислуга. Подияли, раздели, уложили в постель. Дворник побежал за доктором. Парфен Дмитрич пришел в себя, велел вылить на

голову два ведра ледяной воды и доктора приказал гнать в шею.

И как будто все шло по-прежнему. Никогда не от-

крывались немые ворота, бегала, таская цепь, собака: урочно гремела по утрам, захлопываясь, железная калитка, и шел, как всегда, в один и тот же час Парфен Дмитрич в лавку.

В лавке среди кинг, счетов, записей Парфен Дмитрич вдруг задумается и сидит, осунувшись, в старом, вытертом кожаном кресле и глядит, не сводя глаз, на половицы. Пройдет час, два, а он все так же неподвижно сидит, и приказчики боятся потревожить.

К концу года стал подводить счега Парфеи Дмитрич и в первый раз в жизии задрожал, страшио стало: покачиулось дело, потянуло смертным духом от того, во что вложил всю жизнь, всю душу, все помыслы.

Глубоко задумался Парфен Дмитрич. Долго думал, целыми неделями инкто и разговаривать не смел. Наконец решил и понемногу, осторожно стал ликвидировать дело.

Когда покончил, деньги обратил в процентные бумаги, купил стальную кассу, со звоном запер туда бумаги, а кассу поставил в крохотной комиатке с одним окном, служившей ему спальней. - не верил банкам.

Уже не гремела в урочные часы два раза в день калитка. Тихо, угрюмо стоял дом, чериея окнами, и по

вечерам светилось одно окио.

Старая Федосья с жутким чувством входила в дом за приказом на базар и чтоб прибрать большие молчаливые комиаты. Кряхтя и озираясь, стирала пыль и иезаметно крестилась - в комиате всегда угрюмый полумрак, ставии не открывались, в сумраке тускло блестела позолота стульев, иногда как будто тянуло ладаном. В маленькую комнатку с одним окном Федосья не заглядывала: Парфен Дмитрич и к дверям не допускал.

Сам Парфеи Дмитрич редко выходил, и одиноко и

сиротливо светилось по иочам оконце.

Для Федосы время шло от утра до обеда, от обеда до ужина; там, чуть прикорнет, вставать на базар, и так колесом, а оглянется, назади — годы. Уже руки стали дрожать, ноги устают возле плиты, а все теплится какое-то смутное ожидание, надежда. Что-то переделается, устроится, начиется по-иному, по-хорошему.

То, что происходило в большом доме, как-то шло мимо иее. мимо кухни. Шла там своя, им не открывающаяся, чужая жизиь. Знали о ней только по внешним проявлениям: либо покричат давать обед, либо в лавку пошлют, либо мертвого выносят. Но и в доме точно так же и не знали и не лумали о жизни, которая шла в кухне. Из лома приходили только распоряжения

И вот пришло приказание, чтобы Пимен уходил, Парфен Дмитрич продал дошаль, и дворник был не

Фелосья обомлела. Олин живой человек в этом огромном и страшном дворе, закрывавшем собой не знаемый ею город, отрывался от нее. И она охватила эту растрепанную шетинистую голову и качала, как ребенка:

 Да родимый ты мой!.. да куда же ты!.. да как же я без тебя!...

Пимен неодобрительно ворочал бровями.

 Одно слово женский пол... Это же не деревня...
 али тут занятие не найдешь?.. — И, помолчав и почесав в затылке, протягивал: — Да где-е найтить...

Пимен остался в кухоньке, только на двор вы-ходил в сумерки, да окна вечером при огне Федосья

тщательно занавещивала.

Раз, когда вздули огонь и занавесили окна, отворилась дверь и вощла дочка Федосьи. Она на минутку приостановилась в дверях передохнуть и опустила на пол перед собой узел, а за спиной в черноте мелко шептался непрерывным бормотанием осенний дождик.

Федосья глянула и всплеснула руками: дочка была испитая, со впалыми глазами и, что особенно страш-

но, крепко постаревшая.

 Дашенька... Родная... Да когда же ты замуж-TO!

Она часто виделась с дочерью, и только в этот осенний, холодный, шепчущийся вечер вдруг увидела, как жизнь ее обмяла, стерла румянец, молодость, задорный вид. Вспомнила, сколько детей она отнесла в воспитательный, и заплакала от безнадежности.

— И-и, маменька, куда уж замуж!.. Жить к вам

пришла.

Они стали жить втроем, прячась и опасливо поглядывая на окна дома. Но там все было тихо.

Мягко катилась, прыгая на резиновых шинах, карета. Только слышно, как чеканили по мостовой лошади. Карета остановилась у железных ворот,

Долго вознлась у замка вышедшая на звонок Федосья. Из кареты вышел чистый господии, молодой н в цилиндре, и помахал платочком.

Дома дядюшка Парфен Дмитриевич?

— Дома.

Он пошел за Федосьей. Студентик, вышедший в адвокаты, превратился после смерти отца в руководнтеля крупиых предприятий и приехал известить, справиться о здоровье и поразнюхать, что с дядюшкой, от которого ждал наследство.

Федосья отворила входные двери, а сама спусти-

лась с крыльца и стала дожидаться.

Из комиаты донесся крик, что-то упало, потом то-

ропливый топот.

В ту же минуту из дверей вылетел с цилиндром на затылке племянник и понесся через двор к калитка. За ним косматый, оброший, с бещеными глазкам Парфен Дмитрич, без шапки, в туфлях; из-под развевающегося халата мелькало грязное, пропитаниое потом, промозлое белье.

У калитки адвоката рванула за ногу захлебывающаяся собака; адвокат, потеряв цилиндр, вырвался на улицу, вскочил в карету, и, держась за ногу, велел

гиать лошалей.

Парфен Дмитрич с грохотом захлопнул калитку и долго ругался н грозил кулаком, косматый и странный. А потом опять залез к себе в берлогу и не показывался. Снова мрачен и молчалив стоял дом. И уходили дин и месяцы.

Федосья, когда приходила в кухню из комиат, ку-

да ходила относить обед, рассказывала:

— Страшно там. Темно. Ставин все заперты. Прибирать не велит. Дух тяжелый, чисто преет все. Не продыжиешь. Кости, объедки — так все там и остается. Самого н не вижу, только слышно, бубнит: «Все-о забрал, все-о, а этого не заберешь. Не-э-э!.» — и вяжиет об кассу. Поставишь в прихожей обед, да скорее вон.

— Не жилец на белом свете, — замечал Пимеи.

— Должио. в кассе не провернешь денег, —встав-

ляет дочка.

 Може, и нам чего откажет, как помрет, молиться за душу его иесчастиую. Денег для базара совсем мало стал давать, не знаю, как и оправдывать.

Держи кармаи ширше, — сердито высморкался

солдат, — как бы не завещал.

И все трое стали чего-то ждать... Чего, они сами не знали, но внимательно вглядывались в темные, молчаливые окна и в оконце, которое одно только светилось по ночам.

...Пришла осень, ушла зима, стояли тихие звездные задумчивые вечера над цветущим садом, молчаливым двором, угрюмым домом, маленькой кухонькой и со-

бачьей будкой.

В кухоньку кто-то постучался, Там засуетились. Солдат и дочка спрятались за полог. Федосья подвернула лампочку и отворила. Из темноты чуланчика шагнул, сильно сгибаясь, адвокат в цилиндре. Здравствуйте.

Доброго здоровья.

Он снял цилиндр, слегка почистил рукой и почистил колени.

 Ну, как дядюшка? Как здоровье? А ты чего распустился? Папиросы крутишь... Не видишь, с кем разговариваешь!..

 Как не видать, вижу, Зараз пойтить сказать. Велел доложить, как вы прийлете...

- Нет, нет, нет... Зачем же!.. Ты куришь? Не угодно ли, - он раскрыл вызолоченный порттабак. - я человек простой, садись, пожалуйста...

И как вы влезли — в калитку не пройдешь, че-

рез забор высоко, опять же гвозди.

- Нда-а... замялся адвокат. Ну, как он? И повертел пальцем себе около лба. Да что ж, обыкновенно, —проговорила Федосья,
- вытирая о фартук руки, -- как люди. Что ему? Один. - Может быть, доктора бы? Я думаю комиссию
- назначить... Как же можно... вель у него состояние.

Солдат встал и потянулся.

 Пойтить собаку с цепи спустить, — на ночь велит спускать.

Адвокат дернулся к нему.

- Голубчик, да нет... Зачем же!.. Вот тебе рублевочка. На табачок... Кури на здоровье... Да проводи, голубчик, как бы она не сорвалась с цепи, проклятая... А за ним примечай, если какие ненормальности, скажи, я уж хорошо заплачу.

Да уж бульте покойны.

Они вышли, прошли двор и сад. Около забора адвокат снял цилиндр, стал на четвереньки и исчез в дыре под забором. Солдат стоял, удивленно разводя руками.

 Ну, прыткий!.. Как ловко! Собаки проклятые подкопали; надо заложить.

В кухоньке долго обсуждали визит адвоката.

Никак нельзя его допускать. Обязательно объявит сумасшедшим, тогда нам крышка.

— Вот горе-то, — плакала Федосья, — денег совсем перестал класть. Сидит у себя и урчит. Ежели не кормить его, сдохнет, тогда иди на улицу. То хоть квартира даровая, хоть голову есть гле приклонить.

'И они стали ему относить то, что сами ели. Дочка Федосына ходила на поденщину, Федосья по субботам сбирала копеечки на паперти, а солдат лежал на нарах. Пел псалмы и, затягиваясь цигаркой, сплевывал через весо кухню в угол.

Наведывался иногда адвокат все тем же путем в дыру под забором и дарил по целковому солдату, чтоб не спускал собаку...

не спускал собаку...
...Раз Федосья пришла из дому; руки, голова у нее тряслись.

Молчит и вчерашний обед не тронул. Жуть в комнатах.

Когда втроем вощли в маленькую комнатку, было задожнулись от нестерпимой воин. Парфен Дмитрии лежал навзичь, и с кровати свесились рука и толова. Вызвали полицию. Прискакал племяник. Вскрыли кассу ключом, который взяли из застъящий руки по-койного. В кассе оказалось триста тысяч рублей бумагами и наличными.

Преобразился пустой двор, и старый сад, и угрюмый дом. Всюду ремонт, перестройки, и не узнать, было ли подворье. Племянник переселился сюда на жительство.

Собаку отвели на живодерню, и когда вели, в теммолзу смутной тревогой мелькиуло воспоминание с натянутой веревке, тащившей ее когда-то. Но была стара, с выпавшими зубами, и покорио шла, не зная, зачем прожила свою жизнь на пустом дворе и зачем лаяла на людей, которых никогда не знала.

Федосья с посошком и котомкой за спиною ушла в деревню. А Дашенька, ее дочка, и солдат потерялись в огромном шумящем городе.

Судили их всех троих вместе. Федосья в деревенском убогом наряде, с деревенским, изрезанным морщинами лицом. Дашенька в великолепном бархатном платье, и по обвинительному акту она значилась: баронесса фои Дитмар. Пимен во фраке, ио так как ои давио не брился и густо полезла селеющая шетина. видио было, что фрак иеуклюже сидел на старом соллате

Во время судебного разбирательства племянник, потерпевший, громил всех троих. Они были хуже грабителей и убийц на дороге. С теми можно так или ниаче бороться, а с этими, в овечьей шкуре покорных людей, в качестве прислуги залезающими в самую интимиую обстановку людей состоятельных, невозможиа борьба. Они ни перед чем не остановятся. Не остановятся даже перед тем, чтобы вынуть из застывшей руки покойника ключ и, - страшио сказать,-похитить из кассы целых сто тысяч рублей! И потом с лукавством закоренелых преступников снова вложить ключ в закостечелую руку.

Только счастливая случайность открыла это ко-лоссальное воровство. Племянник ехал в великолепиом собственном экипаже, иавстречу господии на лихаче снял котелок и преважно раскланялся. Племянник всмотрелся - Пимен! Одетый по последней моде, в котелке, в цветном галстуке. Страшиая догадка мелькиула у племянинка. Пимена арестовали, и он во всем сознался.

В последнем слове Федосья, с трясущейся головой, сказала:

- Только об одиом думала, об одиом: дочку замуж, замуж... а без денег кто ж возьмет... - и безучастио уставилась перед собой. Солдат коротко:

- Было наше, погуляли, иу что ж, теперь можно и по Владимпрке...

Лашенька сказала:

 Мало я своих детей перетаскала в воспитательный! Али так оно это все, даром?.. А барона купила в босяке. После свадьбы выгиала. Присяжные ответили:

— Ла. Виновиы.

1911

### чивис

Весь истрескавшийся, в серых кочках, нескончаемо млеет иссохший луг в призрачно струящемся знос-Пятнами рыжеет корявая, как вывернутые корешки, неведомо как уцелевшая шершавая травка, которую и овшы не белут.

Кочковато сереют ложбины высохших озер. По краям — нешевелящийся белый пух, но гусей не видно.

Пыльные дороги пусты. Пустое иссохшее, помутневшее небо, и на ием — маленькое, колюче-ослепительное, иглистое солние.

Далеко разлеглись невысокие сизые горы. Ни промонн, ни сбегающих балок и оврагов. Лежат только дымчато-синеватые тени в залумчивом молчании, н не то печаль в ник, не то смутная надежда. И, теряя в прозрачно зыблющемся воздухе контуры и краски, ухолят они, невысказанные, и неуловимо тают в облегающей фиодетовой далу.

На этой громаде иссохшего, залитого солицем простора, нарушая царство зиойной неподвижности и пустоты, далеко по дороге зачернелась живая, затеринная точка. Она ползла по пыли извивающейся дороги, и уже можно различить маленькую, как игрушечиую, лошадь и повозку, а в повозке—непокрытые головы, и беспощадное солице над ними.

Лошадь сонно ступает по лениво встающей пыли, влегая в изодранный, из которого лезет солома, хомут, не мотая костлявой, со слезящимися глазами, покорной мордой, и измученные уши по-собачьи обвисли.

Мухи тучами липиут, но она не шевелит обдерганным квостом, и только на брюхе судорожно дергается кожа, когда овод прокусит и по облезлой шерсти извилисто закровенится.

На передже, задом наперед, свеснв босые, черные от загара ноги, в пестрядинной рубахе и портах качается, бубнит мужичонка, с въевшейся в собачьи космы пылью.

Три серых от пыли ребячьих головенки в самых иеудобных позах качаются на скрипуче-качающейся повозке.

За задними колесами, не отставая, идет девка, не отрываясь глядя на свои мелькающие в пыли босые ноги.

Баба сидит возле мужика, правит веревочными

вожжами, поминутно чмокая узкими, иссохшими, прилипающими к синим деснам губами. Липо у нее такое же, как у лошади, костлявое, со слезящимися глазами, с намученностью, которая, казалось, навсегда прилипла к костям и бледной обтянутой коже.

— Хто?.. Ну, сказывай, хто?.. Хто обувает?.. Хто обраевает?.. Хто мормит?.. Опять же я. В экономин приказчик сказывает: «Н чево ты с ими валандаешься? Одно слово, ты—красавец, а они што? Прорва голод. намя». А я што сказал?. А?. Сказывай што я сказал?.

Ну, будя.

— Нет, ты сказывай, што я сказал? А?.. Што я сказал?..

Да будя тебе... Но-о... Но-о, супостатка!..

 — Али б я прошибся, не надел сапоги с набором? А?.. Сказывай.

— Ну, да ладио... Вот прилип... Но-о, окаянная!.. — Ах ты, утроба проклятая!.. Как ты законному

мужу отвечаешь?

му жу отвечаещие Он поймал ее за косенки, соскочил и, боком поспевая босьми ногами за повозкой, стал таскать. Ребятишки привачио закричали, лошадь остановилась и, не оглядываясь, стала ждать со сбившейся набок веревочной сбруей.

Девка оперлась о колесо и чесала ногу о ногу. Пыль изиеможенно висела иеполвижными клубами.

Душегуб!.. Кровопивец!.. Ой, батюшки!.. Ой,

светы!..
Со сбившимся платком и ненавистью, преодолевшей вечную усталость, она вырвалась и, отбежав, стала поправлять выбившиеся жидкие косички и платок.

Мужик было погнался, но она с резвостью, не свойственной костлявому лицу, измученности и озлоб-

лению, побежала.

Мужик остановился.

— Черт с тобой! Поскреб в космах.

Куды спрятала бутылку?

Все вылопал.

Брешешь, оставалось... запрятала... убью!

— На кой ляд она мие, — сам в солому засунул. Тот полез корявой, черной, как земля, полопавшейся от ветра, солнца и работы рукой в сбившуюся под ребятами в труху солому, вытащил бутылку и покачал на солице сверкающую колебаннем влагу. И диа не кроет... эхма!..

И, запрокидывая голову и бульбукая, стал глотать. Опять скрипит среди рыжего, сожженного, с высохшими озерцами луга повозка: идет за колесами левка, и ноги по колено в ленивых серых клубах меллен-

но встающей горячей пыли.

Пусто. С тайной належдой стоят на самом краю сизые смутные горы, далеко уходя, тают в знойнотрепещущем воздухе, и надо всем - маленькое, ослепительное, иглистое солние.

Жеишина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, без устали лергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:

Но-о... Но-о, стала...

Разморенные жаром ребячьи головенки не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.

Мужик, с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солице, и мотая от тряски из стороны в стороиу головой, лежит навзинчь, свесив через грядку согнутые в колеиях ноги, храпит, мучительно захлебываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.

Неведомо откула взявшийся чибис мелленио летает над повозкой и нал лугом и жалобно, тонко кричит: «Чьи-и... ви! чьи-и-ви!.. — жалобно и безиалежно, как будто, кроме этого иссохщего сереющего луга, ничего иет на свете.

«Чьи-и... ви?»

 Маму-уня, папу-уня задавил... Нишкинте!.. Проснется — будет вам...

Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрагиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согиутыми ногами. Носится белая, с черно-опаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, ие ожилая ответа:

«Чьи-и... ви?..»

 — А?., А?., Чего такое?., Но!., Но!., — испуганно и беспокойно заметался мужик, с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задергал.

- Што ты!.. Ополоумел... Окстись...

Лошадь стояла. Далеко позади над дорогой, ее

заслоняя, висела нетревожимая пыль.

Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними поверху нескончаемо уходит степь. По подощве тянутся сады.

У дороги сереет сруб колодца, и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за

верб домовито глядит соломой крыша.

Должно, постоялый.

Мужнчонка отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повеснла на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как будто не надо уже опять ехать по сожженной степи куда глаза глядят.

Мужичонка, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по вспыливающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.

— Эй, хозяин!

Оттаянно залились собаки, норовя ухватить за голые ноги. На дворе, затрушенном соломой, просторном и жарком, никого не было. Только под дальним навесом, не притрагиваясь к сену, стояла лошадь, отмахиваясь хвостом, била ногой по брюху и мордой стоияла надоедливых мух.

— Хозяин!..

Щелкнула щеколда, на крылечко в ситцевой, горошком, расстетнутой рубахе, из-за которой косматидась грудь, и ситцевых подштанниках, босой и красный, — должно быть, спал, — вышел чернобородый плечистый казак.

— Можно сенца купить?

Тот провел рукой по лицу и бороде, снимая сонливость, деловыми строгими черными глазами ощупал повозку, лошадь, ребят и беззаботно похлопывавшего кнутом по пыли мужичонку.

Деньги есть?

Ну, как же без денет! Без этого товару нельзя.
 Сколько?

- Тридцать пуд. Давай.

Мужичонка порылся в портах, пабрал медяков и отдал.

— Цены еройские. Да цытьте вы, дьяволы!

Казак молча пошел через двор, не отгоняя злобно рычавших на шедшего за ним мужика собак с черными пастями.

За плетневым навесом с махавшей хвостом лошадью тянулся сад, н на выкошенной полянке стоял стог, а возле огромные с досками на веревках весы.

— Веревка есть?

— А мы без веревки, Руки на што.

Тот молча, не сдаваясь на фамильярность, отвесил.

Давно вычерпали весь котелок ребятишки, обсев кругом, вылизывали ложки. Отпряженная лошадь стояла теперь без упряжи, еще более худая и костистая, и, слезясь, с усилием жевала сено, не отгоняя роившихся около глаз мух.

Мужик постоял, почесал зад, — делать было нечего.

 Ну, что стоншь, корова! Али дела нету, — злобно накинулся на дочь, прислонившуюся к повозке и безучастно глядевшую недумающими глазами на пропадающую в лугу дорогу.

Девка была крепкая, круглая, с загорелым, зовущим к себе лицом, с дремлющей, просящей работы, движения смеха— силой.

Не было работы — не было раскода томящемуся напряжению. И отец знал, что делать нечего. Что и ему делать нечего. Пошел, поднял, привязал оглобли, натянул дерюжку и лет в ее маленькую тень, сквозившую солнечими пятнами, и сейчас же навалился тяжелый разморенный сон знойного дня, тоски и безделья.

Ребятишки сидят посреди дороги, палимые солицем, и играют, закапывая ноги в пыль. Баба, подперши костлявое лицо, пригорюнилась у повозки.

Прозвенели колокольцы, подъехала и стала у колодка тройка. Кучер поил по очереди из ведра лошадей, а в экипаже сидел господин в белой фуражке, под большим белым зонтом, усталый и разморенный, и раза два остановил глаза на девке. Потом тройка побежала, оставияя в водухе длинную пыль и мяткий, слабеющий след колокольцев, пока все не утонуло в мареве.

Одно пылающее солнце.

По лугу пошли длинные, остро-косые тени.

Солнце сдалось и было уже над садами, большое и остывающее.

Мужичонка полнялся, зевая, крестя рот, точно хотел закрестить подымавшуюся, не отрываемую, как впившийся клещ, тоску. Опять запрягать, опять тащиться неведомо куда по молчаливым степям, мимо хуторов и станиц, мимо чужих покосов, пашен н жнив, глядя, как люди убирают хлеб, возят, пашут, живут заботой и кормящим трудом. Он крякнул, подтянул поясок у портов и повел понть лошаль.

Со степн шли коровы, степенные и важные, поматывая полным выменем. Легонько гогоча, ворочались,

белея, гуськом гуси.

Хозянн отворил коровам ворота и подошел к плетню, взявшись за торчавшие из него колья.

- Куда путь держите?

Мужичок суетливо заговорил обрадованно, подавляя хоть на время гложущую тоску:

 Тянемся вот... работишки где-нито... работенки какой-нито...

— Та-ак...

— Пить-исть надо... семейство... Опять же обужаодежа... н все прочее.

От своего хозяйства ушел?

 Како хозяйство! По экономиям и жил... в работниках.

— Та-ак...

Помолчали. Казак оглядел луг, уходившие вдоль обрыва сады н погладил бороду.

Работа н у меня есть.

Мужнчок придвинулся, не спуская глаз, точно этот бородатый человек со сказанными им словами сейчас растает в возлухе.

 Заболел у меня работник, ногой не владеет, в больницу поехал... Хлеб убирать, да и по домашности

 Ну-к, што ж... Я с превеликим... Лошадь у тебя.

- Што ж, лошадь продать можно.

- Сколько возьмещь?

 Вот как перед истинным, сорок два с полтиной отдал,, огонь, а не лошаль...

 Кожа да кости... Хошь, до покрова оставайся с бабой, да н девка будет подсоблять. Харчи мои, за лошаль лесятку лам.

Мужик горестно хлопнул об полы.

Вечером, когда все стало смутным, неузнаваемым, деревья, и нэбы, и плетии, и черные сады, и лошади звучно жевали под навесом, хозяева семьей сели ужинать посреди двора на траве: девчонка-подросток, двое мальчишек да хозяни с хозяйкой. Казач. а степенняя, крепкая баба — позвала р аботника:

 Степаныч, слышь, нди похлебай, покличь ребят и хозяйку. Ничего, поещьте, а на завтрева сами

сготовите. Повечеряйте с устатку.

А когда после ужина прибрали посуду, обе бабы, смутно белея, сидели на ступеньках крылечка, и тя-

нулся монотонный рассказ.

— Было свое хозяйство, да сплыло. Спервоначалу держались, а потом невмочь стало, ушел мой-то на заработки. Побилась я, побилась с детьми, пошли по кусочкам, потом землю продали, поехали к нему. Лето проработаем, зиму быемся. Работали по экономиям да по плантациям. Кабы один — с семьей чижало. Видят — с семьей, зараз прижмут, цены меньше. Семеро их всех-то было, зараз вот только четверо.

— Куды жа пристроила энтих?

Баба замолчала.

Стояла тихая летняя темнота, и в ней черными стустками плетни, деревья, крыша, и несло с луга запахом пыли и разгоряченной за день, все неостывающей земли. Звучно жевали лошади. Едва приметно чертя темноту, носились негопыри. Небо усеяно.

Андельская душка померла, покатилась... Ну?
 Одного глотошная задушила, один животом

нзошел, а энтот... старшенький-то...

Послышались хлюпающие прерывистые звуки, как будто в животе вода болгалась. Казачка проговорила:

— И-и, болезная, легко ли... инда к сердцу прирастут... с кровью родишь, с кровью оторвешь...

— Молотилкой... ногу оторвало... сутки только жил...

Божья воля... Разве свое дитё забудещь?...

Обе замолчали, смутно белея в темноте.

Казачка вздохнула, жалеочи жалостью налаженного крешкого хозяйства, где все идет по порядку, как надо, с своими привычными хозяйскими заботами, хозяйским горем, довольством, радостью, — жалела сосъенной хозяйской жалостью ту, у которой иншета, голод, отрепья — тоже в порядке своем, неизбежном. Но материнское горе, эти хлюпающине, невидимые в темноге бабы слезы, ин с чем не считаясь, горько сказались материнскому сердцу, и она тоже вехлипнула.

Бог не без милости, энтих вырастишь.

— Та-ак, только замучнлась. Чую вот, замучнлась, ляжу— рукой не тронусь. У людей— детн, растят, пределяют, а у нас девка— одно горе.

— Шалыганнт?

- Кабы так!.. Покорливая, не балуется, работница на всякую работу. Ядреная девка, правду надо сказать, без изъяну. Другие справляют, об том хлопочут — выдать, а мы бьемся, как рыба на сухопутье. По весне ранней пределились на плантацию к армяшке: черномазый, как обезьяна, и капусту сажает. Во кочаны, с конскую голову, поливают очень искусственно, колесом. За зиму наголодались, бесперечь рады, на всех на троих плата, работы не оберешься по весне: садка, полнвка, полка; ребятишки при нас. Одначе через неделю армяшка ндет, как паук мохнатый, че-орный, бельмами ворочает, а груди у него все в шерсте, как у доброй собаки. «Вы, грит, то ин то, а закону моему повинуйтесь: хозяпи я, -хочу, наизнанку выверну. А девку беспременно поучите, чтоб спала со мной. У меня такое заведение, а она, чем благодарить, брыкается, кобыла». Обмерла я... «Да ведь дите мое кровное, ай на то родила ... » - «А-а, грнт, марш, вон на дорогу!»-- н зубы оскалил бе-елые. Мойто поймал девку за косы, оттаскал, собрали пожитки, по-ощли по степи.
- Азняты, одно слово, что черкесы, что армяне, народ арайский. И фрукт по овощ у них омманные. Вот привезут в станицу капусту, возмешь кочан руками не обымешь, а сваришь борщ — ее, капусту, там не слыхать. Тоже, к тому сказать, н сама, может, до него льстилась, бывает и это.

 И-н, ро-одная моя, девка-то бегает от него, как очумелая, ревмя ревет: все, грнт, маменька, по закону, а я одна по-собачьи. И, грнт, ко-осматый он, как Полкан, — собака у нас в деревне была, злая да караульная, — раззявит, вся пасть черная.

У нас тоже добрые собаки с черными ротами.
 Бондарь из станицы, дай ему здоровья, привез щенками.
 Мие, говорит, топить их жалко, а вам пригодятся.

Помолчали.

По-прежнему теплая, нешевелящаяся, смутио сквозящая звездами темиота, равиодушиая ко всему, у которой—свое, неживое, вдруг оживела, шевельнулась; родилась неведомо где, смятченная расстоянием, тициной, песяя, бабън голоса.

Работинца вздохиула.

 Девки-то по садам полуношинчают... О-о-оххо, прости господи. — И казачка закрестила рот, чтобы черный туда не шмыгнул. — Должно, пошта.

Колокольцы прозвенели мимо в темноте, и колеса прокатились, потом все растаяло, и было все то же.

Надо было спать, зевается, да одна никак не вздумает подняться, хочет дослушать; другая—никак не уйдет, хочется полегчить душу изболевшуюся.

- Ходили в степе недели две, везде забито, везде народ, наемка кончилась, жалко стало, ребятишки подбились, идем табором, с голодухи аж снине стали.
  - Конь у вас.
- Опосля купили. Наконец того, пределились в экономию. Огромадная экономия, собак видимо-невидимо, народу, приказчики, молотилки, сад при доме. Вздохнули. И ребятишки отошли трошки, повеселели. Думали — все лето проработаем. Месяца два прожили. Гляжу, на покосе как раз было, бежит Гашка простоволосая: «Маменька, ой, маменька!» Оммерла я, так и оммерла. Господи, думаю, може, уж не возворотишь! Вдарила ее по щеке: «Говори, сука!» - «Ой, грит, от силы вырвалась, все бока обмял старший приказчик-то». Сказала вечером отцу, намотал он ейную косу на руки и бил смертным боем, аж кричать перестала, а дия через три приказчик грит: «Берите расчет, не нужны». Ой, и хлебнули горя! Купили лошаденку, повозку, вот ездинм; сушь ли, дожж ли, соице ли, погода ли — так ездинм бесперечь, и степь, ее глазом не окинешь, луга, - сухие они у вас, - а мы все ездинм да глядим, как люди работают.

Она подперла голову и горько замолчала,

— Закладает твой-то?

– Қак в работе — маковой росники не держит.
 Ну, а как без дела — глядишь, бутылку-другую зацепит, не без того.

 Спать надо. Будешь утром доить, Иванна, бурую, сисъки помажь сальцем — полопались, кабы вед-

ро не перекинула.

Над черными садами выползают новые звезды. За плетнем кашляет больная овца.

Новый работник с азартом влег в привычный хомут. Точно его была эта скотниа, эти лошади, эти овцы, этот сад, тянувшийся за плетнями, пестреющий иаливающимися яблоками.

Девка гоняла мотавших головами лошадей, а ми, и она, скрежеща, резала густую пшеницу, оставляя позади, как выбритую, щетину, и пот градом катился с обоих.

Не было ни праздников, ин церкви, ни передышки, да и не думалос об этом. Баба, подвязая сломову ущастым платочком, полола, окучивала и, согнувшись над коромыслом, бесчисленно таскала в огородах воду на полнвку. Как будто долго бродили по сожженным степям и вот нашли свою работу, свой дом, свое хозяйство, и рвались, обо всем забывая, только бы не упустить часа.

Заворачивали на постоялый проезжие, — попьют чайку, покормят лошадей и позвенят по лугу колкольцем, затикая. Сстанавливальсь купцы с ярмарки, с крепкими кряжистыми лошадыми, с повозками, набитьми товаром, обтянутыми холщовыми будками, сами ражие и красные от довольной жизяи.

Раз хозяйка сказала работнице:

 Слышь, Иваниа, девка-то твом, должно-такн, шалыганит. Надыссь иду в катух свиней коринть, слышу, за плетнем твоя-то доит, а мой старый черт общапал ее, — она хошь бы што, как кошка на сметану.

Лицо у хозяйки было чужое и непрощающее. Губы у работницы посинели, стали тонкими и она их

быстро облизала.

А ночью Иван вывел дочь за сады, чтоб не слыхать было, и, боясь, что забьет, исступленно возил, вожжами и таскал за косы по черной, иссохшей, полопавшейся от бездорожья земле, а в темноге ныряли нетопыри. Девка кричала, цапаясь руками за кочки:

Ба-тю-у-уня!.. Пожалей... Старый он, не хочу я

его... Ой... ой... Чем же я-то виновата?.. Лезет он. Бросив смутно белеющее пятно на земле, неподвижное и невздрагивающее, он шел к себе, собирая трясущимися руками вожжи, и бормотал:

Ежели хочь примечание, в петлю головой суку.

один конец... Все кобели на нее.

Степные работы шли нерушимой чередой. Сняли пшеницу, подошли арбузы, стали возить в скирды, и по вечерам и по ночам, бесчисленно звеня, затренькали сухим и звонким треньканьем миллионы выведшихся кузнечиков. «Кузнец закричал, лету конец», говорили. Подросшие утиные выводки летали зорями на пшеницу кормиться. По-прежнему безоблачно палило и землю, и людей, и скот солнце.

 И зачем найматься таким, — шипела хозяйка, и лицо у нее становилось все вытянутее и суще, сидели бы у себя в Расее, а то чужой хлеб едят и пакостят, смуту в честное семейство носят, беса

тешат.

Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то несодеянную, но непрощаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темно завалившимися глазами, - отец бил без передышки.

Разговелись медом и яблоками. И по мере того как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя — дожить до срока, и по ночам за садами иеслись обрываемые крики, вой и плач

Раз ночью там никто не кричал, а Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи, Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу

спущу.

Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея между деревьями в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи неслось бесчисленное треньканье. И тихо стояло:

— Гаш... а. Гаш!...

Пусто. Баба стала дрожать, и все стояло в саду -несмелое, полушенчущее:

- Faut

Вышла на луг. Он был темен, едва видно под ногами. Долго и одниоко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятио.

— Гашка!

Девка, сндя в пыли, беззвучно качалась. — Ну, вставай.

Та подиялась.

Замучилась я...

Постояли, и мать сказала:

 Идн, Гашенька, у город... И там люди живут...

Замучилась я...

 Иди, Гашенька... Вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...

Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, безавучно по пыли босыми нотами и остановилась. Они стояля так в нескольких шагах, смутио различая только белеющие пятиа. И вдруг материискую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теллое дыхание:

— Страшно, мамунька!...

Так они стояли, крепко держа друг друга, роияя слезы на грязные шен. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...

Над лугом в одном месте посветлело, — хотел

всходить месяц. Надо было идти спать.

Захолодалн утренине зорй, но еще в полную беспощадную силу палит днем солице. Неоглядияя степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетниа снятого хлеба, и по дороге, толсто застланиюй пылью и затрушениой золотой соломой, тянется повозка.

Разморенная лошаденка в веревочной сбруе равирина к полчищам снующих мух, баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохишми, сине-потрескавшимися тоикими губами, дергая веревочные вожжи:

— Но-о... но-о-о, милая!..

Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтогога черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичы ноги, и три ребязы половенки жумутся в угол, стараясь не притрагиваться к больно разогретому дереву.

— Ма-му-у-ия, па-пу-у-ия задавил...

Нишкиите, проснется — будет вам...

Неведомо откуда взявшийся чибис медленио летает иад повозкой, иад степью и кричит жалобно, тоико, «Чьи-и... ви!..» -- как потревоженный дух, с жалобным криком — все спращивая и не ожидая ответа; «Чьи-и... ви?..»

За колесами, медленио подымающими висиущую пыль, иикто не идет.

1911

# **ДВЕ СМЕРТИ**

В Московский Совет, в штаб, пришла серогла-

зая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодиым мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и сиимали винтовочными выстрелами иеосторожных на Советской плошади.

Девушка сказала:

 Я ничем не могу быть полезиой революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я ие умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже - никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессониых ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

- Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас. расстреляем злесь!
  - Знаю.

— Да вы взвесили все? Она поправила платочек на голове.

- Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я - офицерская дочь,

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового

За окнами на площади опять посыпались выстрелы — налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

 А черт ее знает... Справки навел, да что справки, -- говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, - конечио, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попа-

дется - пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на-Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юикера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

 Очень хорощо, прекрасно, Мы рады, В нашей тяжелой борьбе за велнкую Россию мы рады искреиней помощи всякого благородного патрнота. А вы-

дочь офицера. Пожалуйте.

Ее привели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним

юикеру:

- Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес, Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит. Степанов пошел, надел пальто с кровавой дыроч-

кой на груди, - только что сияли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапогн, шапку и в сумерки

отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый граждаини, странно играя глазами: - Да, живет во втором номере какая-то. С се-

стренкой маленькой. Буржуйка чертова. — Где она сейчас?

Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь

штабс-капитана, это уж язва... А вам зачем она? Да тут ейная прислуга была из одной деревни

с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вииманием. Достали пирожного, конфет. Одни стал бойко играть на рояле; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.

 Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хоро-шо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий - сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка. Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взгля-

нув. - Поймалн.

Девушка целый день работала в лазарете мягко н ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые. темно запушенные глаза.

Спаснбо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как нз нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

 Я нм документы покажу, я — мнрная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает что с ней. Душа наболе-

лась... - Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но

я вам дам двух юнкеров, проводят, Нет, нет, нет... — нспуганно протянула руки, я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел. Н-да... Ну. что ж!.. Илите.

«Розовая рубашка, над глазом темная лырка... голова откничта...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в

океан тьмы. - ни черточки, ни намека, ни звука. Она пошла нанскось от училища через Арбат-скую площадь к Арбатским воротам. С нею шел ма-

ленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете. Не было страха. Только внутри все напряглось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гнтару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все полтягивает колышек, - и все тоньше, все выше струиная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердие впивающейся судорогой — ти-ти-ти-и... Ай. допнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: тн-тн-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступнал пот. Степа дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое, — сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так ведь это ж начало конца... Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это

нач...

Ола нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между нимп. Протянула руки—столб. Телеграфный? С бьющимся серлием опустилась на колодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно подиялась тв. задрожжала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось и здания, и стены, и деревъя. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавно-красная.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полымание. Шла к Никитским ворогам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликиул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затавлялсь дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Интектской чудовищию бушевало. Разхъренные языки вонзались в багрово-инзкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным со-депительным светом. И в этом ослепительном раскаления вес, безумию дрожа, бещено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквовањо окла.

К тучам неслись искры хвостовой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот — шепот,

который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадя-

ми, скверами, театрами, публичными домами - ис-

чез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятностн—молчание, и в молчанин затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании — ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла нанскось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

Куды?! Кто такая?

Она остановнлась н поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданио для себя протянула судорожно левую руку и

разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он оставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не нспытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарнща сноп нскр, судорожно осветив.. На корявой ладонн лежал юнкерский пропуск.. кверху ногами...

«Уфф, т-ты... иеграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку. — Куда ндешь? — вдогонку ей.

В штаб... в Совет.

Переулками ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили винмательно: сведения были очень ценные. Все приветлино заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.

Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита: они понесли урон.

Целую ночь девушка с намученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила поправляла бинты, и раненые благодарию следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с нскаженным лицом.

Ои подскочил к девушке:

— Вот... эта... потаскуха.. продала...

Она отшатиулась, бледная как полотио, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

 Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я

вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно лега с дения пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситиевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опущенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозиое небо.

1926

# СОДЕРЖАНИЕ

| Железный поток. Роман |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Рассказы              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| На льдине ,           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 159 |
| Месть                 |   |   |   |   |   | Ċ |   |   | i |   | 170 |
| Степные люди          |   |   |   |   |   | Ċ |   |   |   |   | 186 |
| В бурю                |   |   |   |   |   | i |   |   | i |   | 205 |
| Некогда               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 219 |
| На Пресие             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 229 |
| Бомбы                 |   |   |   | i | i |   | Ċ |   | i | Ī | 251 |
| У обрыва              |   | Ċ |   |   | Ċ |   | Ċ | - | i | · | 260 |
| Зарева                |   |   |   |   | Ċ | - | - | i | i |   | 278 |
| Сопка с крестами .    |   | Ċ | Ċ | ÷ | : |   | • | • |   | : | 294 |
| Пески                 | Ċ |   |   | Ċ |   |   | : |   | · |   | 312 |
| Лесная жизнь .        | Ċ | Ċ | Ċ |   |   |   |   |   |   |   | 341 |
| Большой двор          |   |   | : |   |   | : | • |   |   |   | 347 |
| Чибис                 | • |   | • |   | • | • | • |   |   |   | 362 |
| Heat and a second     |   | - |   |   |   |   |   |   | - |   | 302 |

Серафимович А. С.

С32 Железный поток: Роман; Рассказы. — М.: Худож. лит., 1986. — 380 с. (Классики и современники. Сов. лит.).

В кингу включены: одно на наиболее мавостных произведений А. С. Серафимовича (1863—1949) роман «Железный поток» и рассказы «На льдине», «Мочеть», «Степиме люди», «Вомбы», «У обрыва» и др.

C 4702010200-130 59-86

ББК 84Р7

P2

#### КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

#### Советская литература

#### Александр Серафимович СЕРАФИМОВИЧ

## железный поток

Роман

# РАССКАЗЫ

Редактор В. Фадеева Художественный редактор А. Монсее в Технические редакторы Г. Такташова, Л. Коротеева Корректоры Л. Лобанова, И. Макаревич ИБ № 4476

Сдвио в нябор 24.05.85, Подписано в печать 16 12.85, Формат 84×108/15, Бумага тип, № 2. сат. Траринтура, «Итературал» при 2003 высокая, 20.6, 1 пре ж 1100 000 (3-8 завол (300 001—450 000) якл. Изд. № 1-2138, Заказ № 220. (Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Зивмени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и кинжиой торговии 600000, г. Владимир, Октибрьский проспект, д. 7

# В 1985 ГОДУ В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» ВЫШЛИ В СВЕТ:

Русский фольклор. Сбориик

Н. Гоголь, Мертвые души

М. Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени

М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы. Сказки И, Тургенев. Накануне. Отцы и дети. Степной король Лер

А. Чехов. Толстый и тонкий

М. Горький, Мать. Воспоминания

М. Горький. Фома Гордеев. Рассказы

К. Паустовский. Повести и рассказы
 К. Чапек. Рассказы

TO IMITERIAL I

# «ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Слово о полку Игореве И. Бунии. Стихотворения

вунии. Стихотворения
 Н. Некрасов, Стихотворения

С. Есеин. Стихотворения. Поэмы

С. Есенин. Стихотворения. Поэмы
 Г. Гейне. Стихотворения

П. Элюар, Стихотворения

#### В 1986 ГОДУ

# В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» ВЫЙДУТ В СВЕТ:

В. Короленко, Повести и рассказы

Д. Мамии-Сибиряк. Приваловские миллионы.

Рассказы

К. Станюкович. Морские рассказы

А. К. Толстой. Киязь Серебряный. Стихотворения

Л. Толстой. Детство. Отрочество. Юность А. Грин. Алые паруса. Блистающий мир. Золотая

цень. Рассказы

С. Сартаков. Свинцовый монумент

А. Фадеев. Молодая гвардия. Разлив. Рождение Амгуньского полка. В 2-х книгах

Гомер. Илиада Гомер. Описсея

Диккеис, Приключения Оливера Твиста
 Драйзер, Американская трагедия, В 2-х томах

#### «ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Былины. Сборинк

Ф. Тютчев, Стихотворения

В. Маяковский. Стихотворения. Поэмы

М. Джалиль, Стихотворения





# Советская литература



